U 435 96



# КАВКАЗЪ И-ЕГО ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Н. Н. Муравьевъ, кн. А. И. Варятинскій и гр. Н. И. Евдокимовъ.

1854—1864 гг.

Очеркъ генерала Кравцова.

["Русская Старина" 1886 г., кн. 6 и 7].



Km 7381

S

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 26 Іюня 1886 года. Типографія В. С. Балашива, Екатерининскій кан., № 78.





## КАВКАЗЪ И ЕГО ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Н. Н. Муравьевъ, кн. А. И. Барятинскій и гр. Н. И. Евдокимовъ

1854 — 1864

Въ одной изъ главъ своихъ кавказскихъ воспоминаній генер. оть инфантеріи М. Я. Ольшевскій касается трехь лиць: князя А. И. Барятинскаго, генерала Н. Н. Муравьева и графа Н. И. Евдокимова (см. "Русскую Старину" 1880 г., кн. И).

Съ глубочайшимъ вниманіемъ и нісколько разъ прочиталь я упомянутую статью. Какъ очевидецъ, по службѣ стоявшій недалеко отъ высшаго начальства, а следовательно видевшій и знавшій многое изъ того, что происходило въ послідній періодъ Кавказской войны, я позволю себъ сдълать нъсколько поясненій къ тому, что сказалъ о помянутыхъ лицахъ генералъ Ольшевскій и что мнѣ лично хорошо извѣстно.

Вполнъ и безусловно присоединяюсь къ мнънію автора о покойномъ и незабвенномъ на Кавказъ князъ Александръ Ивановичь Барятинскомъ, горячо любимомъ всеми войсками и наленіемъ. Какъ полководецъ, онъ вполнѣ оправдалъ возложеное на него горячо любившимъ его монархомъ поручение о поореніи Кавказа и оказанное ему полное дов'тріе. Ему безусловно ринадлежить въ исторіи самое видное м'єсто въ д'єль покоренія его Кавказа.

Мнъ показалось нъсколько страннымъ, что почтенный авторъ лится увърить кого-то, будто сомнъвающагося въ томъ, что плань покоренія восточной части Кавказа принадлежаль князю Барятинскому. Смъю полагать, что усиліе это напрасно, такъ какъ изъ современниковъ никто въ этомъ не сомнъвался. Есть еще въ живыхъ нъкоторые изъ кавказскихъ генераловъ, утверждающіе, что когда осенью 1856 года князь Барятинскій ёхаль изъ Петербурга на новый постъ главнокомандующаго въ г. Тифлисъ, р. Волгою и Каспійскимъ моремъ, онъ вызвалъ съ лѣваго крыла кавказской линіи генерала Евдокимова въ г. Темиръханъ-шуру и тамъ былъ ръшенъ имъ въ главныхъ чертахъ планъ покоренія восточной части Кавказа при д'ятельномъ участіи последняго. Это признавали естественнымъ, такъ какъ Евдокимовъ зналъ тотъ край лучше, чъмъ баронъ Врангель, командовавшій въ немъ войсками и присутствовавшій на сов'ящаніи, да и самъ князь Барятинскій, а свётлый умъ Николая Ивановича давно уже изучилъ какъ сильныя, такъ и слабыя стороны непріятеля, что все вполн'є было изв'єстно и князю Барятинскому.

Затымь, выполнение этого плана вообще, особенно вы самой трудной его части, а именно: въ покореніи Большой и Малой Чечни, въ занятіи съ боя, съ неимоверными трудностями, длиннаго и почти неприступнаго Аргунскаго ущелья, въ которомъ, во многихъ мъстахъ, по словамъ графа Евдокимова, мною отъ него слышаннымъ, приходилось взрывать скалы и расчищать путь для движенія войскъ съ артиллеріею и обозомъ; потомъ, во взятіи штурмомъ укрѣпленной резиденціи Шамиля—аула Веденя, чёмь было нанесено Шамилю окончательное поражение и въ дёйствительности лишило его власти и вліянія на горцевъ, а также въ дальнъйшемъ движеніи за бъжавшимъ Шамилемъ въ Дагестанъ, что все такъ рельефно и подробно описано генер. Ольшевскимъ, принадлежало безусловно уму, энергіи, желёзной воль и непоколебимой твердости графа Евдокимова — это всымь современникамъ было вполнъ извъстно, также какъ и то, что все это признаваль и самъ князь Барятинскій, исходатайствовавшій Евдокимову необыкновенныя награды, а именно: орденъ св. Георгія 3-й степ., брилліантовые знаки ордена св. Александра Невскаго, званіе генераль-адъютанта, золотую саблю съ алмазными украшеніями и, наконецъ, графское достоинство.

Въ высочайше утвержденномъ гербъ новопожалованному графу изображены въ щитъ: на правой сторонъ, въ красномъ полъ,

полуразрушенная батарея, а на лѣвой, въ голубомъ полѣ, золотая земледѣльческая борона. Щитъ съ лѣвой стороны поддерживаетъ филинъ, а съ правой—черкесъ въ полномъ вооруженіи, имѣя въ правой рукѣ значекъ, на красномъ полѣ котораго изображено лѣвое орлиное крыло, внизу же щита, на красной лентѣ, самъ покойный государь соизволилъ начертать девизъ: "съ бою", означавшій полученіе графскаго достоинства съ бою.

Извѣстно, что Ведень былъ взятъ 1-го апрѣля 1859 года, чему исполнилось 25 лѣтъ 1-го апрѣля 1884 года. Вдова графиня Александра Александровна Евдокимова пожелала освятить память этого, въ свое время важнаго, событія, приношеніемъ къ стопамъ государя императора поздравленія съ тогдашнимъ успѣхомъ нашего оружія. На это военный министръ прислалъ ей телеграмму слѣдующаго содержанія:

— "Письмо ваше я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше представить государю императору. Его величество поручилъ мнѣ благодарить васъ за поздравленіе по случаю двадцати-пяти-лѣтней годовщины взятія Веденя и изволилъ при этомъ съ благодарностію вспомнить о герояхъ Кавказской арміи, которые, подъ предводительствомъ покойнаго вашего мужа, прославили въ этотъ день русское оружіе однимъ изъ достославнѣйшихъ подвиговъ".

Возвращаясь къ упомянутому проекту князя Барятинскаго о покореніи восточнаго Кавказа, я долженъ сказать, что всёмъ извёстно, что отъ составленія самыхъ прекрасныхъ и основательныхъ плановъ до ихъ выполненія — разстояніе весьма большое, такое большое, что нерёдко эти планы остаются безъ всякихъ последствій, а отъ неумелаго ихъ исполненія даже происходить большой вредь. Примъровъ тому военная исторія представляеть не мало. Хотя почтенный авторъ въ своей статьъ видимо желаетъ ослабить значение важныхъ и трудныхъ подвиговъ графа Евдокимова ссылкою на дилаемыя ему будто-бы изъ Тифлиса бумажныя указанія и на выраженное яко-бы неудовольствіе со стороны князя Барятинскаго за медленныя д'вйствія, въ чемъ можно и не сомнъваться, такъ какъ подобныя, весьма трудныя, предпріятія и не могуть достигаться съ такою быстротою, какая казалась возможною въ Тифлисв, а не на мъств дъйствія, съ почти неодолимыми преградами, представляемыми самою природою и отчаяннымъ и упорнымъ сопротивленіемъ непріятеля, боровшагося за свою жизнь; однако, все это, тѣмъ не менѣе, не можетъ умалить подвиговъ графа Евдокимова, разъ, что онъ выполниль планъ и вполнѣ достигъ предположенной цѣли, то всецѣло и относится къ нему лично и къ войскамъ, имъ предводимымъ. Есть еще въ живыхъ современники этого событія, которые утверждаютъ, что безъ Евдокимова князъ Барятинскій никогда бы не достигъ такихъ блестящихъ и рѣшительныхъ результатовъ въ покореніи восточнаго Кавказа, потому что другаго такого генерала, какъ Евдокимовъ, по уму, энергіи, твердости характера и умѣнью выполнять подобныя предпріятія, въ распоряженіи князя Барятинскаго не оказывалось.

Въ высочайшей грамотѣ на имя графа Евдокимова, 17-го апрѣля 1859 года, сказано:

"Двухльтніе безпримърные труды храбрыхъ войскъ льваго крыла Кавказской линіи побъдоносно увънчались взятіемъ сильно укръпленнаго аула
Веденя. Овладъніе этимъ мъстомъ, которое, въ теченіи 14 льтъ было пребываніемъ главнаго предводителя непокорныхъ намъ горскихъ племенъ,—
упрочиваетъ пріобрътенные оружіемъ нашимъ уситхи во вновъ завоеванной
странъ и въ тъхъ мъстахъ, гдъ была доселъ главная опора враждебной
намъ силы, возводится нынъ штабъ-квартира Куринскаго пъхотнаго полка.
Относя столь отличное выполненіе предводительствуемыми вами войсками
предначертанной для нихъ цъли военныхъ дъйствій къ боевой вашей опытности и превосходной воинской распорядительности, я пожаловалъ васъ, за
взятіе Веденя, кавалеромъ ордена св. великомученика и побъдоносца Георгія
3-й степени, и въ воздаявіе долговременной, отлично боевой службы вашей
на Кавказъ и важныхъ воинскихъ заслугъ, сему краю оказанныхъ, возвелъ
васъ указомъ, сего же числа правительствующему сенату даннымъ, въ графское Россійской имперіи достоинство съ нисходящимъ потомствомъ".

Нужно еще прибавить, что изъ современныхъ графу Евдокимову генераловъ, по происхожденію и по образованію выше его стоявшихъ, по признанію самого князя Барятинскаго, ни одинъ не соотвѣтствовалъ для выполненія его столь труднаго плана. Смѣю надѣяться, что съ этимъ согласится и самъ почтенный авторъ, генер. Ольшевскій. Заслуга князя Барятинскаго становится тѣмъ болѣе важною, что онъ не только составилъ основательный планъ, но и умѣлъ выбрать для выполненія его способнаго генерала, что не всегда и не всякому главнокомандующему удавалось.

Князь Барятинскій и графъ Евдокимовъ, одинъ — потомокъ древней великокняжеской династіи, а другой сынъ — крестьянина,

взятаго по набору въ службу и дослужившагося оберъ-офицерскаго чина, изъ чего, однако, нътъ никакого повода презрительно называть его человъкомъ будто-бы темнаго происхожденія, какъ то дълаетъ, къ прискорбію, авторъ, —были оба чисто-русскіе люди и сослужили великую службу своему отечеству, покоривъ ему весь обширный съверный Кавказъ, равный многимъ изъ царствъ земныхъ, отдъльно взятыхъ. Этимъ намъ, русскимъ, тъмъ болъе слъдуетъ гордиться, что мы обязаны такимъ великимъ подвигомъ своимъ кровнымъ русскимъ героямъ, а не иноземнаго происхожденія. Изъ этихъ героевъ первый былъ представителемъ царской власти, а послъдній —представителемъ того твердаго и незыблемаго гранитнаго фундамента, который называется русскимъ народомъ и изъ среды котораго вышли его герои-подвижники славы и величія дорогаго нашего отечества.

Дождутся-ли когда историческіе д'ятели на Кавказ'в—князь Барятинскій и графъ Евдокимовъ—постановки памятниковъ, достойныхъ ихъ великихъ д'ялъ — сказать трудно. Оба они при жизни своей им'яли такъ много завистниковъ и враговъ, изъ ко-ихъ не мало еще понын'в здравствуютъ; оба они такъ недавно еще сошли въ могилу, что безпристрастная оц'янка ихъ заслугъ пока невозможна, такъ какъ ненависть къ нимъ, особенно къ посл'яднему, очевидно, еще и досел'в далеко не остыла.

Изъ лицъ, недавно писавшихъ о графѣ Евдокимовѣ, М. И. Венюковъ полагаетъ поставить ему памятникъ за Лабою на Фарсѣ, а г. Зиссерманъ—въ Веденѣ или въ г. Грозномъ, гдѣ нанесено имъ Шамилю окончательное пораженіе. Это мнѣніе болѣе основательное. Но принимая во вниманіе, во-первыхъ, что указанныя мѣста довольно глухія, мало кѣмъ изъ Россіи посѣщаемыя, а во вторыхъ, что западный Кавказъ покоренъ имъ самостоятельно, по собственному своему плану, кажется мнѣ приличнѣе поставить ему памятникъ въ г. Пятигорскѣ, какъ центральномъ пунктѣ на сѣверномъ Кавказѣ, куда стекаются посѣтители на минеральныя воды со всей Россіи и гдѣ находится его могила на видномъ мѣстѣ у соборнаго храма, какъ ниже описано. Что касается князя Барятинскаго, то ему всего приличнѣе поставить памятникъ въ городѣ Тифлисѣ, на лучшемъ и видномъ мѣстѣ, а именно: на Гунибской площади, наименован-

ной такъ въ память плѣненія княземъ А. И. Барятинскимъ Шамиля на горѣ Гунибѣ. Такъ думаютъ многіе изъ старыхъ соратниковъ князя Барятинскаго.

### II.

О генералѣ Муравьевѣ М. Я. Ольшевскій въ Запискахъ своихъ, помѣщенныхъ въ "Русской Старинѣ", такъ выразился: "Болѣе же всѣхъ радовались (увольненію Муравьева и назначенію князя Барятинскаго) служащіе, которые подавлены были холодною надменностью и непомѣрнымъ упрямствомъ Н. Н. Муравьева". Далѣе продолжаетъ: "Въ октябрѣ оба главнокомандующіе ѣхали по разнымъ направленіямъ. Старый выѣхалъ изъ Ставрополя тихо, скромно, безъ малѣйшаго сочувствія со стороны своихъ подчиненныхъ; самъ же онъ покидалъ Кавказъ съ сожалѣніемъ, какъ честолюбецъ, лишающійся такой огромной власти и почестей".

Будучи въ то время дежурнымъ штабъ офицеромъ бывшаго Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, я самымъ положительнымъ образомъ удостовъряю, что выше сказанное авторомъ объ отъъздъ Н. Н. Муравьева изъ Ставрополя ошибочно; утверждаю это тъмъ съ большимъ основаніемъ, что я лично принималъ участіе въ приготовленіяхъ къ встръчъ въ Ставрополъ и въ проводахъ изъ него Н. Н. Муравьева съ семействомъ. Напротивъ, Н. Н. Муравьевъ былъ встръченъ въ Ставрополъ и провоженъ изъ него, чрезъ день, до селенія Московскаго, за 30 верстъ отъ города, съ полнымъ сочувствіемъ и почетомъ.

При прівздв въ городъ, его встрвтили: многочисленное городское общество, съ городскимъ головою, съ хлюбомъ-солью, а также всв военные и гражданскіе чины и наличные дворяне съ губернскимъ предводителемъ, при чемъ былъ поставленъ у квартиры его почетный караулъ съ музыкою. Послю пріема, тутъ же предводитель дворянства и городской голова, отъ имени своихъ сословій, обратились съ просьбою къ Николаю Николаевичу удостоить принять отъ нихъ на другой день парадный обюдъ, въ честь его, въ залахъ дворянскаго собранія, чтобъ проводить дорогаго гостя, по русскому обычаю, съ хлюбомъ-солью. Николай Николаевичъ, видимо тронутый такимъ вниманіемъ,

съ удовольствіемъ изъявилъ на это согласіе. Въ этомъ объдъ приняли участіє: губернаторъ генер.-лейт. Волоцкой, атаманъ линейнаго войска генер.-маіоръ Рудзевичъ и всъ бывшіє въ городь военные и гражданскіе чины, а также много купечества и дворянъ, такъ что за столъ съло не менье трехсотъ персонъ.

Николай Николаевичь прівхаль къ объду съ супругою и двумя дочерьми дівицами; его встрітили у параднаго подъйзда: губернаторъ, атаманъ, губернскій предводитель дворянства и городской голова, съ хоромъ музыки, заигравшей маршъ. За объдомъ было выпито не мало тостовъ за здоровье дорогаго гостя и его семейства съ самымъ сердечнымъ пожеланіемъ ему добраго здоровья и счастливаго пути; при чемъ выражалось непритворное сожальніе о томь, что онь такь скоро оставляеть Кавказь, такь какъ всѣ благомыслящіе люди русскіе ожидали отъ Муравьева, какъ государственнаго мужа общирнаго ума и высокихъ нравственныхъ качествъ, по окончаніи войны, много полезнаго для этого богатаго и обширнаго края. Обёдъ длился долго. По окончаніи его, всв бывшіе за столомъ встали съ своихъ м'єсть и большою толною почтительно проводили Н. Н. съ семействомъ до экипажа. Вечеромъ въ городъ была иллюминація съ вензелемъ Муравьева. Предъ самымъ отъёздомъ после обеда, къ Николаю Николаевичу обратился городской голова и всѣ бывшіе на объдъ купцы съ просьбой принять отъ нихъ, на другой день, объдъ въ селеніи Московскомъ, за 30 версть отъ города по почтовому московскому тракту, а всв прочіе поддержали эту просьбу заявленіемъ, что они всѣ желаютъ проводить дорогаго гостя до того же селенія. Николай Николаевичъ съ видимымъ удовольствіемъ на все это изъявиль свое согласіе. Къ отъёзду Н. Н. Муравьева были вытребованы изъ ближайшихъ станицъ четыре казачыхъ сотни 3-й ставропольской бригады, съ своими офицерами, въ полной парадной формт и съ развъвающимися сотенными значками; утромъ, въ день отъйзда Н. Н. изъ Ставрополя, эти сотни были выстроены предъ его квартирою, къ которой собралось не мен'ве тридцати разныхъ экипажей, открытыхъ колясокъ, фаэтоновъ, тарантасовъ и просто перекладныхъ, въ которыхъ сидело по несколько человекъ, собравшихся провожать Н. Н. до селенія Московскаго. День быль теплый, осенній, солнечный, великольнный. Весь этотъ кортежъ, за двумя экипажами Муравьева, изъ коихъ въ одномъ легкомъ дорожномъ фаэтонъ сидълъ самъ Н. Н., а въ другомъ, каретъ—помъщалась его супруга съ дочерьми, двинулся въ путь въ 9 часовъ утра. Какъ извъстно, отъ г. Ставрополя до селенія Московскаго дорога идетъ по возвышенному горному плато, совершенно ровному, и была на ту пору сухая. Какъ только обогнули лъсную вершину р. Ташлы, Холодный родникъ, верстахъ въ трехъ отъ города, казаки начали джигитовку съ стръльбою и продолжали ее, съ разными варіаціями и малыми перерывами для отдыха, до самаго селенія Московскаго.

На половинѣ пути произошелъ было не совсѣмъ пріятный случай. Во время разгара джигитовки, одинъ казакъ неподалеку отъ экипажа Н. Н. скакалъ во весь карьеръ. Вдругъ лошадь споткнулась о какой-то выдавшійся изъ земли камень и полетѣла чрезъ голову, а съ нею, конечно, и всадникъ, котораго она вдобавокъ еще придавила при паденіи. Всадникъ оказался безъ чувствъ. Экипажи Муравьева и всѣхъ другихъ остановились. Многіе бросились къ упавшему казаку, лежавшему распростертымъ на землѣ. Николай Николаевичъ неторопливо вышелъ самъ изъ экипажа, приказалъ раздѣть казака, досталъ изъ боковаго кармана своего сюртука ланцетъ, который онъ, повидимому, постоянно носилъ съ собою, открылъ казаку съ одной руки собственноручно кровь; чрезъ нѣсколько минутъ человѣкъ очнулся и открылъ глаза.

— "Ну, теперь опасности нѣтъ; можно ѣхать далѣе",— сказалъ Муравьевъ, и весь кортежъ двинулся далѣе, а казакъ оставленъ былъ на попеченіе пяти его товарищей, доставившихъ его благополучно домой, безъ всякихъ дурныхъ послѣдствій, благодаря своевременно открытой крови.

По прівздв въ селеніе Московское, гдв уже были накрыты столы къ объду, въ довольно просторномъ домв одного обывателя, а частію на дворв, на открытомъ воздухв, вблизи самаго дома, всв тотчасъ разсвлись по мвстамъ. Объдъ прошелъ съ твмиже тостами и сердечными изліяніями къ отъвзжавшему и его семейству, какъ и въ Ставрополв. Наконецъ, объдъ кончился; всв встали съ мвстъ, и кромв губернатора, атамана и предводителя дворянства, съ которыми Н. Н. простился въ комнать, всв прочіе выстроились на дворв въ одну линію. Муравьевъ

вышель изъ дома, обошель всёхъ провожавшихъ, благодариль за вниманіе и расположеніе къ нему нёкоторыхъ, ближе ему извёстныхъ, обнималь и цёловалъ, другимъ просто подаваль руку.

Затъмъ, прощанье кончилось, Муравьевъ съ семействомъ сълъ въ экипажи, еще разъ снялъ шапку, раскланялся со всъми, снова благодарилъ за радушные проводы и, наконецъ, сказалъ:

— "Еще разъ прощайте! теперь я поъду въ Россію уже какъ частный человъкъ".

Экипажи двинулись, а мы всё закричали дружно и продолжительно: ура!

Вотъ какъ выбхалъ изъ Ставрополя Н. Н. Муравьевъ.

На съверномъ Кавказъ многіе его любили за его правду и прямоту характера, чисто русскіе, тогда какъ въ Закавказскомъ крат, облагодътельствованномъ его предмъстникомъ разными широкими милостями, напротивъ, относились къ нему холодно по той простой причинъ, что Муравьевъ на подобныя милости былъ очень скупъ..., а былъ онъ скупъ потому, что съ народными деньгами, именуемыми казенными, онъ обходился такъ, какъ Петръ Великій, который говаривалъ, что онъ за каждый рубль, взятый съ народа на нужды государственныя, обязанъ дать отчетъ Богу.

Въ подтверждение этой бережливости Н. Н. Муравьева, приведу нъсколько примъровъ, лично мнъ извъстныхъ.

Какъ извѣстно, Муравьевъ прибылъ на Кавказъ, въ гор. Ставрополь, зимою въ февралѣ 1855 года. Отсюда онъ объѣхалъ, для подробнаго осмотра регулярныхъ войскъ казачьяго вооруженнаго населенія и знакомства съ краемъ, большую часть Кавказской линіи, а также и передовыя линіи: Лабинскую, Кабардинскую, Военно-Грузинскую и Сунженскую, прошелъ съ отрядомъ Малую и часть Большой Чечни до укрѣпленія Воздвиженскаго и крѣпости Грозной, а оттоль проѣхалъ до моста на р. Терекѣ у Николаевской станицы, отколь возвратился во Владикавказъ и отправился далѣе въ Тифлисъ по Военно-Грузинской дорогѣ. Поѣздка эта длилась около мѣсяца.

На пятый день по вывздв изъ Ставрополя чрезъ Прочныйокопъ, на Кубани, и Лабинскую станицу, на Лабв, повздъ нашъ направился вверхъ по этой рвкв и прибылъ на ночлегъ въ укрвпленіе Каладжинское, построенное на значительныхъ высотахъ Каладжинскихъ, надъ самою Лабою, омывающею эти высоты у ихъ подножія. Въ этомъ укрѣпленіи, по окончаніи войны упраздненномъ, былъ расположенъ тогда линейный баталіонъ полковника Кишинскаго.

Переночевавъ въ домъ баталіоннаго командира, Муравьевъ на другой день утромъ осмотрълъ баталіонъ, произвель ему ученье, затымь, обощель казармы, лазареты, цейхгаузы, мастерскія, кухни, отв'ядаль пищу и къ 12 часамъ возвратился въ квартиру. Обогръвшись немного въ комнатъ, вышелъ онъ на площадку передъ домомъ, съ которой открывался видъ на далекое пространство вверхъ и внизъ по Лабъ и въ Залабинскую сторону. День быль ясный, солнечный. Муравьевъ желаль, хотя въ подзорную трубку, осмотръть мъстность выше Каладжей, верстъ 7 по Лабъ, на которой предположено было построить мость, необходимый для военныхъ сообщеній, о чемъ ему было доложено наканунъ этого дня. Съ нимъ вышли на площадку: командовавшій войсками генераль Козловскій, начальникь праваго фланга генералъ Евдокимовъ, завъдывавшій Кавказскимъ линейнымъ казачьимъ войскомъ, начальникъ штаба полковникъ Мейеръ, начальникъ Лабинской линіи полковникъ Войцицкій, наконецъ, полковникъ Кишинскій и вся свита, въ числъ коей быль и я, какъ старшій адъютанть при Мейеръ.

Осмотръвъ въ трубу мъстность по указанію рукою генерала Е вдокимова и сказавъ, что онъ хорошо видитъ и мъстность, и частію приготовленный на берегу ръки лъсной матеріалъ для моста, Муравьевъ началъ такой разговоръ съ генералами Козловскимъ и Евдокимовымъ:

Муравьевъ: "Скажите, Викентій Михайловичъ, сколько на этотъ мостъ назначено суммы по инженерной смѣтѣ?"

Козловскій: "Двадцать четыре тысячи, ваше высокопр—во". Муравьевь: "А кто будеть строить мость?"

Козловскій: "Инженеръ, состоящій при Николав Ивановичв (Евдокимовв)".

Муравьевъ: "А за какую сумму вашъ инженеръ (обращаясь къ Евдокимову) полагаетъ возможнымъ построить мостъ?" Евдокимовъ: "За дъвнадцать тысячъ ваше высокопр—во". Муравьевъ: "Ну, а вы сами, Николай Ивановичъ, какъ находите эту сумму—достаточною?"

Евдокимовъ: "Я полагаю, что мостъ можно построить за шесть тысячъ."

Муравьевъ: "Очень хорошо. А откуда берете лъсной матеріалъ?"

Евдокимовъ: "Лѣсной матеріалъ заготовляется войсками изъ этихъ (показывая рукою) близь лежащихъ лѣсовъ и перевозится къ мѣсту на полковыхъ казенныхъ подъемныхъ лошадяхъ".

Муравьевъ: "Очень хорошо. А мастеровыхъ нанимаете вольнонаемныхъ, за какую плату?"

Евдокимовъ: "Мастеровые наряжаются на работы также изъ полковъ, положенные по штату".

Муравьевъ: "Прекрасно. Стало быть, остается купить только желъза для связей и винтовъ. А какой длины будетъ мостъ?"

Евдокимовъ: "Семьдесятъ саженъ".

Муравьевъ: "А по какой цѣнѣ продается у васъ тутъ на линіи желѣзо?"

Евдокимовъ: "Не выше трехъ руб. за пудъ".

Муравьевъ (Немного подумавъ): "Значитъ на такой мостъ потребуется желѣза пудовъ 200". (Небольшая пауза). "Знаете что, Николай Ивановичъ: я буду просить васъ, чтобъ этотъ мостъ былъ построенъ за шесть сотъ рублей".

Евдокимовъ (громко): "Слушаю-съ, ваше высокопр—ство". И мостъ, дъйствительно, былъ построенъ за 600 руб.

Послѣ этого Муравьевъ направился въ домъ, а за нимъ и всѣ прочіе, тотчасъ сѣли за обѣдъ, а по окончаніи его немедленно выѣхали обратно на Кубань. Къ этому нужно прибавить, что до Муравьева и послѣ него не мало строилось такихъ же мостовъ и укрѣпленій, такими же точно средствами и по такимъ же точно инженернымъ смѣтамъ, какъ выше описано, и никто въ то время и не думалъ ограничивать или сокращать расходъ на эти предметы такъ, какъ это дѣлалъ Муравьевъ, что всѣхъ, особенно заинтересованныхъ въ этихъ сооруженіяхъ, можно сказать, поразило.

Почтенный М. Я. Ольшевскій долженъ помнить хорошо, что въ дъйствовавшемъ корпусъ на кавказско-турецкой границъ, подъ начальствомъ князя Василія Осиповича Бебутова, до прибытія Муравьева, были подняты цѣны на всѣ предметы продовольствія какъ интендантствомъ, такъ и частными начальниками — до баснословной высоты, т. е. въ нѣсколько разъ выше цѣнъ нормальныхъ, существовавшихъ до начала военныхъ дѣйствій, хотя войска наши еще не переступали границы, а были, такъ сказать, у себя дома, около г. Александрополя. Замѣчательно, что каждая война начинается прежде всего войною своихъ же противъ казны, т. е. противъ народнаго достоянія, и обнаруживаетъ самую возмутительную картину разнузданнаго грабежа ея, весьма чувствительно отзывающагося на народномъ благосостояніи очень долгое время. Эту дѣйствительность, въ свое время, въ числѣ немногихъ, понималъ вполнѣ Н. Н. Муравьевъ.

Какъ только прибылъ Муравьевъ въ Закавказскій край и ознакомился съ положеніемъ дѣлъ, онъ безотлагательно принялъ самыя энергическія и дѣятельныя мѣры къ лучшему обезпеченію войскъ продовольствіемъ и къ возможному сокращенію на него расходовъ, какъ извѣстно составляющихъ всегда самую огромную трату казны. Онъ убѣдилъ подрядчиковъ доставлять провіантъ по возможно умѣреннымъ цѣнамъ, а мѣстныхъ губернаторовъ и уѣздныхъ начальниковъ, подъ угрозою строгой отвѣтственности по законамъ военнаго времени, обязалъ оказывать подрядчикамъ личными своими дѣйствіями возможныя пособія къ отысканію у мѣстныхъ жителей хлѣба и склоненію ихъ на продажу за умѣренную цѣну. Когда мы съ генераломъ Рудзевичемъ пріѣхали въ Эривань, то не нашли дома губернатора генерала Назарова, который разъѣзжалъ по губерніи для исполненія этого самаго порученія.

Что касается фуражнаго довольствія всёхъ лошадей кавалерійскихъ, артиллерійскихъ и всякаго рода подъемныхъ, что обыкновенно лежитъ на обязанности и попеченіи всёхъ частныхъ начальниковъ,—то для этого Муравьевъ установилъ таксу справочныхъ цёнъ самую умъренную, не превышавшую 15°/0 выше цёнъ нормальныхъ до войны и, такимъ образомъ, сбавилъ цёну на овесъ или ячмень за четверть примърно съ 20 р. до 4-хъ и 5 руб. Такая мъра вызвала, конечно, громкій ропотъ со стороны многихъ (но не всѣхъ) полковыхъ, батарейныхъ и другихъ командировъ, говорившихъ во всеуслышаніе, что они откажутся принять на свое попеченіе фуражное довольствіе. Но

Муравьевъ былъ непреклоненъ. Онъ приказалъ объявить, что если кто изъ командировъ откажется отъ фуражнаго довольствія своей части, то таковаго онъ немедленно уволить отъ должности, а на мъсто его найдетъ другаго, такого, который согласится поставлять это довольствіе по цінамь, имь утвержденнымь. Всі знали, что Муравьевъ словъ на вътеръ бросать не любитъ, а потому всв недовольные поворчали, посудили, порядили, а отказываться отъ довольствія никто не осм'влился. Полагая однако, что можетъ быть въ этомъ ропотъ есть и доля правды, Муравьевъ посылалъ наказнаго атамана бывшаго Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, генераль-маіора Рудзевича, въ декабр 1855 года, для осмотра двухъ сборно-линейныхъ казачьихъ полковъ этого войска, расположенныхъ: одного около г. Александрополя, а другаго неподалеку отъ г. Эривани, по армянскимъ селеніямъ, и одной конно-артиллерійской батареи въ молоканскомъ селеніи Воронцовкѣ, — и поручиль ему, при этомъ, на мъстъ по деревнямъ собрать секретно самыя точныя свъдънія о существующихъ ценахъ на фуражъ и сделать выводъ: достаточно ли на это назначенныхъ утвержденною имъ таксою цѣнъ?

И въ эту повздку, какъ и въ прежнія, Рудзевичь взяль меня съ собою. Въ то время я быль еще старшимъ адъютантомъ въ чинъ есаула. Я переодълся въ самую простую одежду и, подъ видомъ покупателя фуража, собралъ справки о цёнахъ на него какъ на рынкахъ въ самомъ Александрополъ и въ Эривани, такъ и въ окрестныхъ деревняхъ. Мы сдёлали изъ этихъ цёнъ выводы, изъ коихъ оказалось, что сумма, назначенная Муравьевымъ на фуражъ, не только достаточна для покупки, но даже можеть быть отъ нея еще и небольшое сбережение. Такие выводы наши подтвердилъ прежде всвхъ командиръ 1-го сборно-линейнаго казачьяго полка подполковникъ Петровъ (бывшій въ послёднее время командиромъ 8 армейскаго корпуса и недавно скончавшійся въ Одессъ), стоявшій съ полкомъ около Александрополя. Рудзевичь, конфиденціально объяснивъ ему безпокойство главнокомандующаго на счеть фуражнаго довольствія, просиль его сказать откровенно: достаточно ли на это отпускаемой суммы или нътъ? Благородный Петровъ, какъ честный человъкъ, объяснилъ, что не только этой суммы достаточно, но что изъ нея въ теченіи года составилась у него экономія до четырехъ

тысячь руб., которые онъ расходуеть на снаряжение бъднъйшихъ казаковъ одеждою и на покупку верховыхъ лошадей вмъсто упалыхъ или убитыхъ, частию же издерживаетъ и на свое представительство, по ограниченности отпускаемаго ему содержания и столовыхъ, по обязанности принимать у себя въ военное время всъхъ офицеровъ (въ то время оклады были значительно менъе противъ того, что отпускалось въ 1876—1877 гг.). То же самое и въ тъхъ же выраженияхъ подтвердили атаману потомъ и командиръ 2-го полка подполковникъ Казбекъ (умерший) и батарейный командиръ подполковникъ Есаковъ (нынъ генералъмаюръ, состоящій при войскахъ Кавказскаго военнаго округа). Обо всемъ этомъ было доложено Рудзевичемъ Муравьеву по возвращени въ Тифлисъ и онъ совершенно на этотъ счетъ успокоился.

Я бы могъ привести еще нѣсколько примѣровъ, подобныхъ описаннымъ; но полагаю, что и сказаннаго вполнѣ достаточно для того, чтобъ обрисовать вѣрно характеръ Муравьева по отношенію къ расходамъ казенныхъ денегъ.

Послѣдствіемъ такихъ мѣропріятій было то, что "почти въ двухлѣтнее управленіе свое Кавказомъ" Муравьевъ, по его собственнымъ словамъ, сказаннымъ атаману генералу Рудзевичу въ Ставрополѣ, при прощальномъ визитѣ, "и имѣя на своихъ рукахъ войну съ Турціею, не только обошелся тѣми бюджетными средствами на военные и внутренніе расходы, какіе обыкновенно давались правительствомъ предмѣстнику его, князю Воронцову, въ мирное время, не только не требовалъ никакихъ денежныхъ добавленій, но еще, изъ имѣющихся въ его распоряженіи средствъ, пополнилъ долговъ, сдѣланныхъ за время управленія Кавказомъ князя Воронцова, полмилліона рублей, а уѣзжая изъ Тифлиса, сдалъ подъ квитанцію въ главное казначейство одинъ милліонъ рублей золотою монетою экономіи".

Это я записалъ точныя слова Н. Н. Муравьева, которыя слъдуетъ записать въ исторіи Кавказа золотыми буквами.

Впослѣдствіи сдѣлалось извѣстнымъ, что Муравьевъ еще сдѣлалъ значительную денежную помощь 13-й и 18-й дивизіямъ къ устройству всѣхъ ротныхъ солдатскихъ артелей, совершенно разворенныхъ походами.

Вотъ каковъ былъ Н. Н. Муравьевъ, высоко-честный, вполнъ безкорыстный человъкъ и глубоко религіозный христіанинъ, чуж-

дый всякаго тщеславія. Онъ принадлежаль къ тому историческому семейству Муравьевыхъ, которое извѣстно всей Россіи своею высокою репутацією. Такими людьми Россія только можеть гордиться <sup>1</sup>).

# erranapertover III. de poe dictrosa

#### Николай Ивановичъ Евдокимовъ.

Переходя къ описанію покоренія западнаго Кавказа, почтенный М. Я. Ольшевскій, къ глубокому прискорбію, сдёлаль о покойномъ графъ Николаъ Ивановичъ Евдокимовъ такіе отзывы, въ которыхъ какъ бы проглядываетъ желаніе умалить значеніе важныхъ заслугъ его отечеству, вопреки явной ихъ очевидности и при томъ вполнъ признанныхъ покойнымъ государемъ, какъ это доказывается, кром'в приведенной выше высочайшей грамоты 17 апрёля 1859 года, относящейся къ покоренію восточнаго Кавказа, еще и другою, ниже приведенною, 15 іюня 1864 года, которою удостоиль покойный государь графа Евдокимова послё покоренія западнаго Кавказа. Обращаясь же къ нравственной сторонъ графа Евдокимова, авторъ заводитъ ръчь издали, по слухамъ, на основаніи молвы, о томъ, что когда маіоръ Евдокимовъ, еще молодой человъкъ, былъ койсубулинскимъ приставомъ въ Дагестанъ, гдъ онъ впервые проявилъ особенно-отважную храбрость и получиль двё тяжелыхь раны, и гдё, замётимь, авторъ въ то время, назадъ тому 43 года, вовсе не былъ, онъ, Евдокимовъ, будто бы выказалъ себя "небезкорыстнымъ" дъятелемъ, "хотя и умълъ пріобръсти расположеніе и уваженіе дагестанцевъ за знаніе туземнаго языка и свою храбрость".

На дѣлѣ оказывается, что и корысти-то, въ то время, не отъ кого и не чѣмъ пріобрѣтать было. Извѣстно, что дагестанцы,

<sup>4)</sup> О Николав Николаевичв Муравьевв на стр. "Русской Старины" помъщено ивсколько характеристических в очерковъ, освъщающих в не только достоинства, но и недостатки этого историческаго, вполнъ достопамятнаго, русскаго дъятеля. Настоящій очеркъ служить весьма важнымъ дополненіемъ къ этой характеристикъ.

Ред.

живущіе среди скалистыхъ, громадныхъ, голыхъ и безплодныхъ горъ, народъ крайне бъдный, но отважный; у нихъ, правда, есть кой-какой хльбъ, да зубы крыпкіе и оружіе острое, а при такихъ условіяхъ "небезкорыстныя" д'ыствія уже никоимъ образомъ не могли вызвать въ нихъ уважение и расположение въ своему приставу, а скорбе всего проявились бы въ нихъ чувства противоположныя. Въ этомъ темъ более нельзя сомневаться, что въ тѣ времена нерѣдко случались чисто-фанатическія убійства дагестанцами русскихъ людей, среди бълаго дня, какъ, напримвръ: генераловъ Лисаневича, Грекова, ранение генерала Джемардыдзе, убійство полковника Пастухова, окружнаго начальника и другихъ, даже до недавняго времени. Все это, очевидно, доказываеть только, что съ дагестанцами и близкими къ нимъ сосъдями, чеченцами, въ средъ коихъ свили гнъзда самыя враждебныя намъ мусульманскія ученія, чего вовсе не было у другихъ горцевъ, нужно было обращаться весьма осторожно и осмотрительно. До корыстныхъ ли тутъ выгодъ, когда нужно было зорко беречь свою собственную особу отъ фанатическихъ злодъевъ и изувъровъ, питавшихъ къ русскимъ самую адскую ненависть, поддерживаемую ихъ духовенствомъ? Оказывается, такимъ образомъ, что уважение и расположение дагестанцевъ, особенно въ то крайне смутное время, было пріобретено Евдокимовымъ не только храбростію и знаніемъ ихъ языка, что, понятно, сближало его съ горцами, но умнымъ и толковымъ ихъ управленіемъ; между тімь таковое не всякому приставу удавалось. особенно при незнаніи туземнаго нарічія, причемъ безкорыстіе являлось само собою, какъ дополнение къ тому. Объ Евдокимовъ въ то время (я это очень хорошо помню, потому что быль уже офицеромъ и полковымъ адъютантомъ) на всемъ Кавказъ, даже на Кубани, не смотря на ея отдаленность, всё заговорили и именно какъ о человъкъ необыкновенно храбромъ, очень умномъ и находчивомъ, что все вмъстъ взятое и двинуло Евдокимова быстро впередъ по службъ.

Слѣдя далѣе за возвышеніемъ по службѣ уже генералъ-маіора Евдокимова, М. Я. Ольшевскій говорить, что: "во время командованія Евдокимовымъ правымъ флангомъ Кавказской линіи (гдѣ опять-таки авторъ въ то время не служилъ) о Николаѣ Ивановичѣ еще болѣе утверждается понятіе, какъ о начальникѣ,

не упускавшемъ изъ вида случая и не разбиравшемъ средствъ... и что эта слабость его извѣстна была будто бы и князю Барятинскому".

Я слышаль мнѣніе нѣкоторыхъ генераловъ, читавшихъ эту статью и служившихъ подъ командою Николая Ивановича на правомъ флангѣ; они утверждаютъ, что ни разу ни отъ кого не слыхали такого обвиненія. Въ случаѣ надобности мнѣ дозволено выставить ихъ имена въ доказательство.

Оказывается слѣдовательно, что и послѣднее, такое же, какъ и первое, голословное обвиненіе относится уже и ко времени, къ намъ близкому, и къ мѣсту дѣйствія на Кубани, когда вся дѣятельность генераль-маіора Евдокимова происходила на глазахъ многихъ еще находящихся въ живыхъ моихъ сверстниковъ и даже старшихъ меня по лѣтамъ и по чинамъ генераловъ.

Такъ какъ читатели, не бывшіе на Кавказѣ въ то время, не имѣютъ яснаго понятія о томъ, что такое былъ правый флангъ Кавказской линіи и какую роль на немъ игралъ Евдокимовъ, то я прежде всего считаю необходимымъ познакомить ихъ съ этимъ въ нѣсколькихъ строкахъ для ясности дѣла.

Правымъ флангомъ Кавказской линіи называлось пространство: отъ границы бывшаго Черноморскаго казачьяго войска въ верхъ по р. Кубани, чрезъ Прочный окопъ и Баталпашинскъ до Каменнаго моста или до границы владенія карачаевскаго народа, намъ покорнаго, поселеннаго почти у подножія Эльборуса, откуда эта ръка беретъ начало. Это пространство заключало въ въ себъ около 400 верстъ. Вся эта линія занята была казачьими станицами и постами, а въ некоторыхъ местахъ и полевыми укрѣпленіями, и называлась Кубанскою кордонною линіею, подразд'влявшеюся на четыре кордонныхъ участка: Усть-Лабинскій, Прочнооконскій, Ставропольскій и Баталнашинскій, которыми начальствовали командиры казачыхъ линейныхъ бригадъ 1, 2, 3 и 4 бывшаго Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, поселенныхъ на этой ръкъ. Далъе, за Кубанью, такіе же передовыя линіи были: Лабинская, простирашаяся по этой рікв на 150 верстъ, и Малолабинская, на 50 верстъ. Всй эти линіи въ военномъ отношении, со всими расположенными на нихъ войсками, подчинялись начальнику праваго фланга, который въ свою очередь, быль подчинень командовавшему войсками на Кавказской линіи. Начальникъ праваго фланга быль въ то же время и командиромъ 1-й бригады 19-й пѣхотной дивизіи, состоявшей изъ двухъ пѣхотныхъ полковъ: Кубанскаго и Ставропольскаго. Права бригаднаго командира, по отношенію къ этимъ полкамъ, ограничивались, собственно, только строевою частію. Вся же денежная и матеріальная часть подлежала и подлежитъ полному и непосредственному вѣдѣнію и ревизіи начальника дивизіи.

Такія же точно права только въ наружномъ осмотрѣ исправнаго состоянія частей войскъ имѣлъ начальникъ праваго фланга и по отношенію ко всѣмъ войскамъ, на ввѣренномъ ему флангѣ расположеннымъ. Если онъ усматривалъ какую-либо неисправность въ строевыхъ частяхъ для выполненія прямой обязанности военнаго дѣла, то долженъ былъ относиться объ этомъ къ прямому ихъ начальству; самъ же никакихъ мѣръ относительно матеріальнаго исправленія войскъ принимать не имѣлъ ни малѣйшаго права, кромѣ личнаго указанія на это командирамъ частей. Заготовленіе провіанта и содержаніе госпитальной части производилось интендантскимъ вѣдомствомъ самостоятельно, безъ малѣйшаго вмѣшательства начальника праваго фланга.

Заготовленіе фуражнаго довольствія для лошадей всёхъ родовъ оружія лежало исключительно на попеченіи командировъ частей и подлежало ревизіи, какъ и вся матеріальная часть, дивизіоннымъ генераламъ, наказнымъ атаманамъ казачьихъ частей и проч.

Инженерныя работы, которыхъ вообще въ то время на правомъ флангъ было немного, производились этимъ въдомствомъ также самостоятельно.

Словомъ, начальникъ праваго фланга былъ исключительно военнымъ полевымъ начальникомъ, не связаннымъ и не развлекаемымъ никакими хозяйственными заботами и дѣлами. Главною его обязанностію было: бдительное охраненіе кордонною стражею всѣхъ линій, ему подчиненныхъ, отъ вторженій непріятеля, и безопасность всѣхъ нашихъ поселеній какъ на этихъ линіяхъ, такъ и позади ихъ лежащихъ. Онъ обязанъ былъ посредствомъ лазутчиковъ изъ преданныхъ намъ мирныхъ горцевъ вывѣдывать о намѣреніяхъ непріятеля. Если онъ получалъ свѣдѣніе о значительномъ сборѣ горцевъ для нападенія на какое-либо населенное мѣсто или на кордонную линію, онъ обязанъ былъ

быстро собирать отряды и отвлечь непріятеля либо своими набъгами на жилища горцевъ, для нанесенія имъ возможнаго вреда, или предупредить непріятеля на ожидаемомъ къ нападенію пунктъ, либо, наконецъ, преслъдовать его открытою силою и стараться поразить или нанести возможный вредъ.

Начальнику праваго фланга отпускалась экстра-ординарная сумма для пріема горцевъ и для уплаты лазутчикамъ, посылаемымъ въ горы, за ихъ услуги. Но сумма эта отпускалась въ безъотчетное распоряженіе, никакому контролю не подлежала, да по существу своего назначенія и подлежать не могла; о ней слѣдовательно и говорить нечего, тѣмъ болѣе, что она была относительно не велика и простиралась до 3,000 рублей въ годъ, да и изъ этой суммы онъ обязанъ былъ давать еще субсидіи на наемъ лазутчиковъ частнымъ кордоннымъ начальникамъ.

Наконецъ, постоянной милиціи изъ покорныхъ туземцевъ, бывшей въ нѣкоторыхъ областяхъ съ преобладающимъ туземнымъ населеніемъ, въ составѣ полковъ или сотень, которые можно было по временамъ содержать гораздо въ меньшемъ противъ штата числѣ, по усмотрѣнію ближайшихъ надъ нею начальниковъ, а получать содержаніе сполна штатное,—въ то время на правомъ флангѣ вовсе не было. Обыкновенно при случавшихся движеніяхъ нашихъ отрядовъ въ горы собирали на время, отъ 10 до 15 дней, полусотню или сотню на весь отрядъ конныхъ милиціонеровъ и то преимущественно знающихъ хорошо дороги, въ качествѣ проводниковъ, за что производилась имъ особая плата изъ той же экстра-ординарной суммы, а по возвращеніи изъ экспедиціи тотчасъ распускали ихъ по домамъ.

Никакихъ постоянныхъ зимнихъ экспедицій въ то время, а слѣдовательно и заготовленія для нихъ сѣна, вовсе не было.

Итакъ, вотъ все, что принадлежало къ обязанностямъ, правамъ и власти начальника праваго фланга. Онъ былъ чисто военный полевой начальникъ и никакихъ отношеній къ матеріальной части войскъ не имѣлъ. Спрашивается: въ чемъ же именно авторъ находитъ виновнымъ генерала Евдокимова, будто бы не упускавшаго изъ вида случая и не разбиравшаго средствъ?... Разъясненіе этого тяжкаго обвиненія на имя покойнаго героя, предъ общественнымъ мнѣніемъ всей Россіи, желательно въ видахъ исторической правды и при томъ не въ ту-

манныхъ фразахъ, къ какимъ авторъ прибъгаетъ, а въ точномъ, опредъленномъ и доказательномъ сообщени, такъ какъ изъ всего выше изложеннаго самому автору очень хорошо извъстнаго, невозможно усмотръть ни одного случая или предмета, который могъ бы генералъ Евдокимовъ эксплоатировать въ свою личную выгоду, человъкъ, вообще отличавшійся прямодушіемъ, честными правилами и твердымъ характеромъ, что могутъ засвидътельствовать находящіеся еще въ живыхъ его современники и сослуживцы.

Въ опровержение утверждения автора о томъ, что будто-бы указанныя имъ слабости графа Евдокимова были извъстны и князю Барятинскому, я помъщаю, въ концъ настоящаго очерка, рядъ подлинныхъ писемъ кн. А. И. Барятинскаго къ Н. И. Евдокимову; здъсь же привожу, съ согласия вдовы покойнаго, графини Александры Александровны, двъ очень выразительныя выдержки изъ помянутыхъ собственноручныхъ писемъ князя Барятинскаго. Въ первомъ письмъ, на сообщение графа объ успъхахъ покорения западнаго Кавказа, князь отвъчалъ:

— "Благодарю моего Бога, что онъ внушилъ мнѣ мысль довъриться вамъ".

А во второмъ, послѣ смерти героя, къ вдовѣ его, князь А. И., между прочимъ, писалъ:

— "Цъня высокія заслуги графа Николая Ивановича, къ которому я сохраниль, какъ вамъ извъстно, сердечно-дружескую память"...

Какъ все это явно противорѣчитъ тому, что авторъ приписалъ князю Барятинскому, обладавшему самыми возвышенными чувствами и правилами, чисто-рыцарскою деликатностію и безграничною добротою. Кто же изъ старыхъ кавказцевъ повѣритъ, чтобы князь занимался какими-то мелочными бумажными указаніями и замѣчаніями, какъ утверждаетъ авторъ, столь несогласными съ его открытымъ, благороднымъ характеромъ и прямодушіемъ?

Слѣдуя тому же способу ниспроверженія заслугъ графа Евдокимова по покоренію западнаго Кавказа, какой примѣнялъ къ покоренію восточнаго Кавказа, М. Я. Ольшевскій говоритъ:

"Но заслуга отечеству князя Барятинскаго не ограничивается покореніемъ восточнаго Кавказа и плѣненіемъ Шамиля. По его энергическому почину и благоразумнымъ распоряженіямъ, какъ главнокомандующаго, приступлено было къ завоеванію и западнаго Кавказа.

"Не по распоряженію ли князя Барятинскаго направлены въ 1860 году въ Кубанскую область всё свободныя войска, а въ особенности стрёлковые баталіоны всей арміи? А отъ сосредоточенія такой массы нарізнаго оружія и хорошихъ стрёлковъ на главномъ театрі военныхъ дійствій и совершилось скорое покореніе западнаго Кавказа.

"Не по желанію ли и даже настоятельному его требованію вступиль въ командованіе войсками, на западномъ Кавказѣ находящимися, графъ Евдокимовъ, и не по предначертаніямъ ликнязя Александра Ивановича началь онъ тамъ свои энергическія дѣйствія въ то время, когда генералъ Филипсонъ назначенъ былъ, въ концѣ 1860 года, послѣ Д. А. Милютина, начальникомъ главнаго штаба арміи?

"Не по почину ли князя Барятинскаго приведена въ исполненіе строгая, но, увы, необходимая мѣра, породившая много толковъ и порицаній — это насильственное переселеніе горцевъ въ Турцію и водвореніе на западномъ Кавказѣ христіанскаго населенія".

Прежде чѣмъ приступать къ объясненію предшествовавшихъ покоренію западнаго Кавказа обстоятельствъ, я остановлюсь нѣсколько на починѣ въ этомъ дѣлѣ, которому авторъ придаетъ большое значеніе.

Извъстно, кажется, что во всякомъ дълъ важенъ не починъ. а конецъ, который даеть ему вънецъ по народной пословицъ. Въ починахъ для покоренія западнаго Кавказа у насъ недостатка не было. Стоитъ только вспомнить проэкты: Паскевича, Вельяминова, Воронцова, Ханъ-гирея, Бруно и многихъ другихъ, лежащіе и до нын' въ архивахъ. Да н' сколько крупныхъ экспедицій въ горы, напримірь: Даргинскую, Ичкеринскую и подъ Ахульго, кончившіяся для насъ первыя дві-полнійшимъ пораженіемъ и значительною потерею войска, а последняя хотя и взятіемъ штурмомъ скалы, на которой стояло Ахульго, прежняя резиденція Шамиля, но также не принесла намъ никакой пользы, а только повлекла за собою также большую потерю войска. Но еще хуже было предпринято съ тою же цёлію устройство пресловутой Черноморской береговой линіи, чёмъ думали въ то время тоже покорить горцевь. Эта линія стоила Россіи не мен'я 200 милліоновъ деньгами, да погибло на ней въ теченіи 12 льтъ отъ зловреднаго климата до 50 тыс. войска. Что же изъ всего этого вышло? Въ виду вступленія въ Черное море англо-французскаго флота, мы принуждены были посившно снять гарнизоны съ этой линіи, иначе они попали бы въ плень, а укрепленія бросить навсегда!

Итакъ, кажется, ясно, что недостатка въ починахъ не было.

Къ прискорбію, изъ этихъ починовъ никакой пользы не выходило, не смотря на громкія имена предводителей, пока не явился на сцену опытный, необыкновенно твердый и искусный генераль, вышедшій изъ народной среды,—правда безъ ученаго образованія, но за то съ хорошимъ практическимъ самообразованіемъ и такимъ значительнымъ умственнымъ развитіемъ, которое вполнъ было прилично его высокому положенію,— котораго князь Барятинскій, можно сказать, отыскаль и употребиль въ дѣло, давшее самые блистательные результаты въ покореніи восточнаго и западнаго Кавказа. Кто возьметъ смѣлость отрицать это?

Я сказаль, что князь Барятинскій отыскаль Евдокимова, потому что до него послідній быль обыкновеннымь смертнымь, какь и всі другіе, а князь Барятинскій, найдя "золотой самородокь", какь онь самь говориль, да и лучшіе люди изъ современниковь такимъ признавали Евдокимова, выдвинуль его не только въ генераль-адъютанты, но и въ графы.

И не въ сосредоточеніи массы нарѣзнаго оружія, какъ авторъ говоритъ, дѣло заключалось, такъ какъ и этою массою надо было толково и умѣло распорядиться. Къ слову еще сказать, что и стрѣлковое дѣло тогда стояло въ Кавказскихъ войскахъ не очень высоко по той причинѣ, что за лѣтними и зимними экспедиціями, въ которыхъ войска находились почти круглый годъ, имъ не было времени заниматься этимъ дѣломъ такъ, какъ занимаются въ настоящее время. Къ тому же очевидцы свидѣтельствуютъ, что графъ не разъ говорилъ: "для покоренія края нужны не винтовки, а топоры и лопаты". А потому стрѣлки, къ ужасу рутинистовъ, рубили лѣса наравнѣ съ гладкоствольными, расчищали просѣки, прокладывали и разработывали дороги и освѣщали недоступныя горныя трущобы. Изъ всего этого становится яснымъ, что дѣло заключалось вовсе не въ починѣ и не въ массѣ нарѣзнаго оружія, а въ другомъ, о чемъ наша рѣчь будетъ впереди.

Выше, въ 1-й гл. этой статьи, я уже высказаль, какія важныя заслуги оказаль отечеству незабвенный князь Александръ Ивановичь Барятинскій. См'єю по этому полагать, что покойный фельдмаршаль вовсе не нуждается въ чьей-либо похвал или защит В. При томъ почтенный авторъ умолчаль вовсе о т'єхъ обстоятельствахъ, которыя предшествовали покоренію западнаго Кавказа.

А эти обстоятельства, до начала военныхъ дъйствій, уже по вывъздъ князя Барятинскаго въ Петербургъ, до того осложнились и обострились, вовсе не отъ горцевъ, а отъ своихъ же собственныхъ ошибокъ, въ которыхъ не былъ участникомъ только одинъ графъ Евдокимовъ, что только такой твердый, осмотрительный и ръшительный человъкъ могъ преодолъть всъ возникшія затрудненія и повести самостоятельно дъло покоренія, а вмъстъ и колонизацію этого края съ такою быстротою и успъхомъ, какихъ не ожидалъ даже самъ покойный государь Александръ II, какъ это выражено буквально въ его рескриптъ, ниже приведенномъ.

Въ концъ августа 1860 года, князь Барятинскій прибыль въ г. Владикавказъ и прожилъ въ немъ около мъсяца для ръшенія важнійшихъ вопросовъ. Эти вопросы были слідующіе: 1) покореніе западнаго Кавказа; 2) заселеніе его христіанскимъ населеніемь; 3) новая организація Кубанской и Терской областей, названія коихъ были присвоены бывшимъ предъ тімъ правому и лівому крыламъ Кавказской линіи, безъ всякой, однако, внутренней организаціи въ правительственномъ отношеніи и даже безъ всякаго на практикъ территоріальнаго раздъленія, и 4) предположенное, въ связи съ этимъ, раздѣленіе бывшаго Кавказскаго линейнаго казачьяго войска въ такомъ порядкѣ, чтобъ первыя шесть бригадъ этого войска, поселенныя отъ верховьевъ р. Кубани до границы Черноморіи, со всёми передовыми линіями, слились съ Черноморскимъ казачьимъ войскомъ и образовали одно Кубанское казачье войско; остальная часть бывшаго Кавказскаго войска, поселенная по Малкъ, Подкумку и по Тереку, со всвми передовыми линіями, получила наименованіе Терскаго казачьяго войска. Такимъ образомъ, по мысли князя Барятинскаго, казаки, поселенные въ Кубанской и Терской областяхъ, получили бы наименование по двумъ главнымъ на Кавказъ историческимъ ръкамъ, Кубани и Тереку, прославленнымъ ихъ подвигами. Это точныя слова князя Барятинскаго.

Для рѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ, были вызваны во Владикавказъ командовавшіе войсками Кубанской и Терской областей генералъ Филипсонъ и графъ Евдокимовъ, наказной атаманъ Кавказскаго войска генералъ Рудзевичъ и исправлявшій должность наказнаго атамана Черноморскаго войска ген. Кусаковъ.

Такъ какъ въ это время Рудзевичъ находился въ отпуску

въ Крыму, то во Владикавказъ отправился завъдывавшій войскомъ начальникъ штаба генераль Попандопулло и взяль съ собою меня, какъ дежурнаго штабъ-офицера, бывшаго тогда въ чинъ подполковника. Во все время происходившихъ во Владикавказъ совъщаній, присутствоваль и управлявшій военнымъ министерствомъ Д. А. Милютинъ, только-что предъ тъмъ назначенный на этотъ постъ изъ начальниковъ главнаго штаба Кавказской арміи.

На этихъ совъщаніяхъ подлежалъ ръшенію, конечно, первый и самый главный вопросъ о покореніи западнаго Кавказа.

По словамъ лицъ, близко стоявшихъ къ главнокомандовавшему, окончательное совъщание это происходило только между четырьмя лицами: княземъ Барятинскимъ, Филипсономъ и графомъ Евдокимовымъ, въ присутстви Милютина.

Князь предложиль Филипсону первому высказать свое объ этомъ мнѣніе, какъ мѣстному начальнику. Филипсонъ изложиль свой планъ, подробностей котораго, чрезъ 24 года, я точно не помню; но у меня сохранилась копія съ его письменнаго мнѣнія, которое онъ въ началѣ того же 1860 года представилъ князю Барятинскому, послѣ извѣстнаго покоренія абадзеховъ, о народахъ, населявшихъ западный Кавказъ, въ виду предстоявшихъ тогда рѣшительныхъ дѣйствій къ покоренію этого края. Это мнѣніе, несомнѣнно, Филипсонъ поддерживалъ и развивалъ и при происходившемъ окончательно во Владикавказѣ совѣщаніи. Я не стану приводить всего этого мнѣнія, довольно пространнаго, а ограничусь только слѣдующими заключительными его словами:

— "Выше сказано, говорить Филипсонь, что стратегическихь пунктовь въ этомъ край нёть <sup>4</sup>), а потому остается или прибёгнуть къ немедлениому способу прорубанія просёкъ и возведенію ряда укрёпленій, или вести истребительную войну. Успёхи наши могуть фанатизировать эти племена, издревле не знавшія надъ собою власти; отчаяніе можеть родить новые элементы для народной борьбы, которая съ каждымъ шагомъ впередъ будетъ для насъ труднёе, потому что мы будемъ удаляться отъ основанія нашихъ дёйствій и болёе углубляться въ самыя нёдра горъ. Тотъ-же самый Магометь-Аминъ, который теперь усердно дёйствуетъ въ нашу пользу для своей собственной,

<sup>1)</sup> Эти слова не принадлежали Филипсону, а выражены были Вельяминовымъ, который въ отвътъ своемъ на проэктъ Паскевича въ 1834 году сказалъ въ первый разъ, что Кавказъ не имъетъ въ себъ такихъ стратегическихъ пунктовъ, овладъвъ которыми можно было бы покорить всю эту страну; при чемъ привелъ нъсколько примъровъ изъ войнъ Наполеона І-го на Пиринейскомъ полуостровъ.

И. К.

можеть стать въ головъ фанатизированнаго народа и повторить всю кровавую драму Шамиля, только въ большихъ размърахъ. Следуеть всиомнить, что здісь народы не разрознены и не разноплеменны; край не полвергался никакимъ бъдствіямъ войны или фанатическаго деспотизма, и что размѣры театра войны огромны. Наконецъ, нельзя не принять въ соображение, что дъйствія наши въ этой части Кавказа входять до некоторой степени въ соображенія европейской политики. Быстрое покореніе восточной половины Кавказа, составлявшей до сего времени главный театръ нашихъ действій противъ горскихъ племенъ, не могло не возбудить опасение Англіи, что окончаніе войны на Кавказ'в дасть Россіи огромныя военныя средства, которыхъ употребленіе, можеть быть, и противно интересамь Англіп. Поэтому естественно, что англійское правительство, не признающее правъ Россіи на этотъ край, будеть съ нетеривніемъ выжидать случая раздуть угасающее на Казказъ пламя войны, а при какомъ-бы то ни было переворотъ въ Европъ (возможность, а, можеть быть, и близость котораго нельзя отвергать) англичанамъ легко будетъ подать горцамъ действительную помощь и тогда война приметъ совсемъ другіе размеры.

"Блистательные усп'єхи прошлаго года въ восточной сторон вавказа и взятіе Шамиля им'єли сильное вліяніе на народъ западной половины. Остается желать, чтобы ожесточенная война въ сей посл'єдній годъ, подъ знаменемъ религіознаго фанатизма и при сод'єйствіи европейскаго союзника, не произвела когда-нибудь вреднаго вліянія на народы Чечни и Дагестана.

"Таковъ возможный ходъ дёль въ этомъ краб, предполагая самыя неблагопріятныя для насъ обстоятельства. Конечно, вмісто всіхъ предвидимыхъ затрудненій можеть возникнуть непредвидимая случайность, которая дасть двлу совсвиь другой обороть. Пылкій и легкомысленный характерь полудикихъ горцевъ допускаетъ такое предположение, но на это нельзя разсчитывать и потому желательно заранбе изыскать болбе надежныя средства для избѣжанія затрудненій. По моему убѣжденію, эти средства должны состоять въ томъ, чтобы немедленно обратить всв наши свободные военные способы противъ шапсуговъ и продолжать решительныя средства до техъ поръ, пока они покорятся безусловно и ихъ земля будетъ прочно занята. Въ продолжении этого времени не следуетъ делать у покорившихся народовъ никакихъ разкихъ нововведеній, которыя бы повлекли къ какому нибудь враждебному для насъ волненію, а напротивъ, стараться лаской и заботами объ ихъ матеріальныхъ интересахъ показать имъ осязательно выгоды ихъ настоящаго положенія. Время и привычка будуть сильными нашими союзниками, и помогуть намъ безъ потрясеній довести эти народы до гражданскаго благоустройства. Для этого естественно необходимо проложить удобные военные пути чрезъ землю абадзеховъ, обезпечить ихъ укръпленіями и ввести у нихъ управленіе, вполнъ соотвътствующее видамъ нашего правительства. Но все это необходимо также и въ землъ шапсуговъ съ тою разницею, что, действуя исключительно противъ сего последняго народа, мы ограничиваемъ театръ войны мёстностью, сравнительно болёе доступною, а сопротивление-одними средствами шапсуговъ. Лаже убыхи не примутъ въ этой войнь дыятельнаго участія 1). Этогь народь, самый воинственный въ западной половинъ Кавказа и занимающій неприступныя горныя и лъсныя трущобы, уже началь переговоры о принесеніи покорности на техъ же осно-

<sup>1)</sup> Эта иллюзія очень скоро разстялась.

ваніяхъ, какъ принесли оную абадзехи. Легко можетъ быть, что этотъ первый шагъ поведетъ къ болѣе прочнымъ результатамъ. Вліяніе Магометъ Амина и примѣры союзныхъ имъ абадзеховъ могутъ быть въ этомъ случаѣ столько же полезны, какъ и удовлетвореніе матеріальныхъ потребностей убыховъ, какъ то: свободной торговли и дозволенія поѣздокъ въ Турцію съ съ невысказываемою, но во всякомъ случаѣ для насъ безвредною (?), цѣлію.

"Предоставленное однимъ своимъ средствамъ, народонаселеніе шапсуговъ въ 150 т. душъ можетъ оказать упорное сопротивленіе, но есть всякая въроятность, что этотъ народъ не рѣшится доводить дѣло до послѣдней крайности, особливо если убѣдиться, что безусловная покорность натухайцевъ повела къ благосостоянію. Есть много причинъ надѣяться, что постройка сильнаго укрѣпленія въ центрѣ земли шапсуговъ на сѣверной сторонѣ хребта и особливо зимняя экспедиція, направленная нѣсколькими отрядами по одному общему плану, заставитъ шапсуговъ покориться.

"Этимъ фактически кончится въковая борьба на Кавказъ и явится міру единственный въ исторіи примъръ покоренія оружіемъ 800 т. горцевъ, воинственныхъ, бъдныхъ, многіе въка не знавшихъ надъ собою власти иноплеменныхъ и иновърныхъ.

"Принесеніе шапсугами присяги на подданство императору всероссійскому положить конець недоброжелательному оспариванію какою либо иностранною державою правъ Россіи на кавказскихъ горцевъ и ихъ землю. Тогда мы свободно можемъ приняться за постепенное упроченіе нашего владычества въ этомъ богатомъ, дѣвственномъ краѣ, за развитіе въ немъ благосостоянія и цивилизаціи".

Въ этомъ заключительномъ словъ вылился весь Григорій Ивановичъ Филипсонъ, любезный, умный, красноръчивый, добрый, наклонный къ мечтательности, но идеалистъ, мало практичный и, не смотря на довольно долгую службу на западномъ Кавказъ и на бывшей Черноморской береговой линіи, мало знавшій характеръ тъхъ горскихъ народовъ этой части Кавказа, которыхъ онъ собирался покорять не столько оружіемъ, сколько, по его словамъ, лаской и заботами объ ихъ матеріальномъ благосостояніи, устраненіемъ ръзкихъ у нихъ нововведеній и надъясь на время и привычку, какъ на сильныхъ союзниковъ, которые помогутъ намъ безъ потрясеній довести эти народы до гражданскаго благоустройства (изумительная иллюзія!). Тогда какъ горцы уважали только одну силу и ей одной покорялись; ласки же и прочіе гуманныя мъры со стороны непріятеля — считали его слабостію.

Но не прошло и года со времани данной абадзехами Филипсону присяги о покорности и начатыхъ шапсугами переговоровъ о томъ же, какъ всѣ эти народы снова измѣнили: первые—своей присягѣ, а послѣдніе прекратили переговоры. Итакъ, всѣ мечты Филипсона, выше въ его краснорѣчивомъ словѣ выражен-

ныя, разлетѣлись, какъ дымъ! Видно по всему, что онъ твердо вѣрилъ въ покорность абадзеховъ и на этомъ основалъ весь свой планъ, выше приведенный.

Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что князь Барятинскій и графъ Евдокимовъ, послѣ рѣшительнаго и блистательнаго въ два года покоренія восточнаго Кавказа и плѣненія Шамиля, не могли ни въ какомъ случаѣ принять изложенный планъ Филипсона, по смыслу котораго кавказская война опять должна была тянуться нескончаемо тѣмъ же обычнымъ путемъ, какъ это было прежде. Не могли потому, что, какъ извъстно, и самъ покойный незабвенный государь Александръ П горячо желалъ и настаивалъ на рѣшительномъ окончаніи этой вѣковой войны во чтобы ни стало. Наконецъ, быстрое окончаніе борьбы съ горцами важно и нужно было, чтобъ поднять значеніе Россіи въ глазахъ Европы и всего свѣта послѣ недавно конченной тогда весьма неудачной и раззорительной для насъ Крымской войны. А всему этому планъ Филипсона рѣшительно противорѣчилъ.

Спрошенный затёмъ графъ Евдокимовъ, доказавъ ошибочность плана Филипсона, изложилъ свое предположение, по которому военныя операціи должны быть начаты съ верховьевъ ръкъ Лабы и Бълой, чтобъ вытъснить постепенно и послъдовательно абадзеховъ, а за ними шапсуговъ, убыховъ и прочихъ въ направленіи къ Черному морю и, при несогласіи ихъ выселиться на степныя пространства Ставропольской губерніи, изгнать ихъ въ Турцію, а весь этотъ обширный край заселить русскимъ народомъ. Безъ этого, какъ утверждалъ графъ Евдокимовъ, завоеваніе западнаго Кавказа не будеть полнымъ и окончательнымъ, такъ какъ Турція всегда можетъ попрежнему высылать къ горцамъ своихъ эмисаровъ для подстрекательства противъ насъ и доставлять имъ и снаряды, и оружіе. Одновременно съ началомъ предполагаемыхъ военныхъ дъйствій съ верховьевъ Лабы и Бълой, поставить отрядъ у впаденія р. Джубы въ море или въ другомъ мъстъ, для отвлеченія шапсуговь и другихъ племенъ отъ пособія абадзехамъ.

Таковъ былъ, въ главныхъ чертахъ, планъ графа Евдокимова, планъ, вполнѣ противоположный плану Филипсона, выше приведенному.

Князь Барятинскій, вовсе не знавшій лично этого обширнаго

края <sup>1</sup>), вполн'в согласился съ предположеніемъ графа Евдокимова, такъ какъ очевидность пользы для насъ, отъ приведенія его въ исполненіе, была настолько ясна, что устраняла всякое сомн'вніе въ правильности взгляда на это д'єло его составителя,— а доказанные уже энергія, умъ, опытность и непреклонная твердость графа Евдокимова ручались вполн'є за точное выполненіе имъ своего плана.

Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, послѣ всего этого, что М. Я. Ольшевскій изобразиль, въ данномъ случаѣ, графа Едокимова, человѣка безпредѣльно преданнаго своему государю и отечеству, возвеличеннаго и облагодѣтельствованнаго царскими милостями, какъ какого нибудь лѣниваго офицера, котораго надо было понукать къ дѣлу, увѣряя, что будто бы только по настоятельному требованію князя Барятинскаго Евдокимовъ встучилъ въ командованіе войсками Кубанской области и будто бы но предначертаніямъ перваго началь онъ тамъ свои энергическія дѣйствія, тогда какъ князь Барятинскій, какъ выше сказано, вовсе не зналъ этого края, а слѣдовательно и никакихъ опредѣленныхъ предначертаній своихъ не могъ давать въ руководство графу Евдокимову.

Все это личное разсужденіе генер. Ольшевскаго вполн'в опровергается посл'ядующимъ разсказомъ о д'яйствительныхъ, а не мнимыхъ событіяхъ.

На другой день утромъ собравшимся на совътъ лицамъ князь Барятинскій, по высочайше предоставленной ему власти, объявиль, что Филипсонъ назначается начальникомъ главнаго штаба кавказской арміи, а на мѣсто его графъ Евдокимовъ начальникомъ Кубанской области, командующимъ войсками, въ ней расположенными, и наказнымъ атаманомъ Кубанскаго казачьяго войска, съ оставленіемъ въ прежнихъ должностяхъ начальника Терской области и командующаго въ ней войсками,—словомъ, ему былъ подчиненъ весь сѣверный Кавказъ и предоставлена была полная воля располагать всѣми военными силами и средствами по его усмотрѣнію. По вопросу о заселеніи западнаго Кавказа христіанскимъ населеніемъ, преимущественно казачьимъ, принято было безусловно мнѣніе Филипсона, предполагавшаго

<sup>1)</sup> Бытность князя молодымь челов вкомь, въ чин в корнета, на восточномъ берегу Чернаго моря, въ одной изъ Вельяминовскихъ экспедицій, гд онъ получилъ тяжелую рану, не могла дать ему этого знанія.

И. К.

начать усиленныя переселенія прежде всего цѣлыми казачьими полками, во второй линіи отъ рѣки Кубани поселенными, а именно: 1 Хоперскимъ, 1 Ставропольскимъ, 1 Кубанскимъ и 1 Кавказскимъ, которые были сформированы въ 1832 году изъ обращенныхъ въ казачье сословіе государственныхъ крестьянъ Ставропольской губерніи ¹).

Но этотъ проэктъ Филипсона, какъ увидимъ далѣе, потерпѣлъ, при первомъ же приступѣ къ его выполненію, полное пораженіе по своей непрактичности и по встрѣченному упорному сопротивленію со стороны назначенныхъ въ первую очередь къ переселенію казаковъ 1-го Хоперскаго казачьяго полка, которые требовали, чтобы имъ былъ объявленъ царскій указъ, безъ котораго они на переселеніе не пойдутъ, а таковаго указа предварительно испрошено не было, по упущенію самаго Филипсона, какъ начальника главнаго штаба, полагавшаго, что главнокомандующій имѣетъ полное право на подобныя дѣйствія, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ такого права отъ государя ему предоставлено не было.

Это мивніе объ ошибкв Филипсона я лично слышаль отъ самого князя Барятинскаго въ 1863 году въ Царскосельскомъ дворцв, гдв я представлялся ему въ качеств депутата отъ Кубанскаго казачьяго войска, имвешаго счастіе поднести покойному государю върноподданническій адресь отъ этого войска по случаю возникшихъ въ Польшв смутъ. Поводомъ же къ разговору объ этомъ были разспросы князя о двлахъ на Кавказв, причемъ онъ, обративъ вниманіе на мои эполеты и увидввъ, что я состою уже въ чинв полковника, спросиль:

- "Вы до сихъ поръ дежурнымъ штабъ-офицеромъ?"
- "Нѣтъ, ваше сіят—во, я теперь командиръ 4 (хоперской) бригады, въ которой, до моего назначенія, 1-й полкъ отказался идти на переселеніе".

<sup>1)</sup> Г. Зиссерманъ, въ своихъ возраженіяхъ М. И. Венюкову, который проэктъ заселенія 1861 года приписалъ Забудскому, говоритъ, что этотъ проэктъ былъ будто бы составленъ графомъ Евдокимовымъ еще въ 1860 году и доложенъ имъ лично въ Тифлисъ князю Барятинскому. Оба они на этотъ счетъ ошибаются. Ниже я подробно говорю: какъ, почему и когда проэктъ: "Положеніе о заселеніи западныхъ предгорій" былъ составленъ и представленъ по начальству и одобренъ высочайшимъ рескриптомъ прямо графу Евдокимову. "Русскій Архивъ" 1884 г., кн. 5.

Съ этого и начался разговоръ о переселеніи, причемъ я подробно объяснилъ весь ходъ бывшаго возстанія казаковъ, а князь выразилъ мнёніе, что "Филипсонъ въ этомъ случай сдёлалъ ошибку, ибо, какъ начальникъ штаба, онъ обязанъ былъ испросить особое высочайшее повелёніе, причемъ и никакого отказа со стороны казаковъ не было бы".

На дальнъйшихъ совъщаніяхъ было ръшено территоріальное раздъленіе Кубанской и Терской областей, причемъ границею между ними назначена была р. Кума, вытекающая изъ главныхъ предгорій, именуемыхъ Кумъ-баши, вблизи Эльборуса, этой самой высокой точки на всемъ горномъ кражъ кавказскомъ, до того пункта ниже г. Георгіевска, гдъ эта ръка вошла въ Ставропольскую губернію.

Затёмъ состоялось образованіе казачьихъ войскъ Кубанскаго и Терскаго, въ выше обозначенныхъ предёлахъ, о чемъ тамъ же, во Владикавказѣ, отданъ былъ приказъ въ силу предоставленныхъ государемъ полномочій на такія преобразованія главнокомандовавшему. Въ этомъ приказѣ атаманами новообразованныхъ войскъ были назначены: Кубанскаго — графъ Евдокимовъ, а подъ нимъ исправлявшимъ эту должность на мѣстѣ въ г. Екатеринодарѣ — начальникъ штаба генералъ Кусаковъ, а Терскаго—исправляющимъ должность наказнаго атамана генералъ Попандопулло, бывшій начальникомъ штаба упраздненнаго Кавказскаго линейнаго войска. Наказный атаманъ послѣдняго, генералъ Рудзевичъ, получилъ назначеніе состоять въ распоряженіи главнокомандовавшаго дѣйствующею армією въ Польшѣ, гдѣ онъ служилъ прежде.

По рѣшеніи такимъ образомъ всѣхъ вопросовъ, прежде всѣхъ выѣхалъ въ Петербургъ новый военный министръ Д. А. Милютинъ и, конечно, доложилъ объ этомъ государю, а чрезъ три дня отправился въ Тифлисъ и главнокомандовавшій; новые атаманы также выѣхали къ своимъ мѣстамъ,—а вскорѣ затѣмъ переѣхали на новые посты генералъ Филипсонъ—изъ Ставрополя въ Тифлисъ, а графъ Евдокимовъ изъ Владикавказа въ Ставрополь, оставивъ на прежнемъ мѣстѣ помощника князя Святополка-Мирскаго для управленія Терскою областію и войсками, въ ней расположенными.

#### IV.

По прибытіи въ Ставрополь, первымъ діломъ графа Евдокимова было назначение комитета для раздёления Кавказскаго линейнаго казачьяго войска и образованія новыхъ войскъ Кубанскаго и Терскаго. При этомъ нужно было составить новые штаты войсковыхъ правленій и войсковыхъ дежурствъ обоихъ новыхъ войскъ, раздѣлить пропорціонально народонаселенію денежные капиталы, войсковые доходы и расходы, разныя оброчныя статьи, стипендіи въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и т. п. Этотъ комитетъ былъ составленъ подъ предсъдательствомъ новаго атамана Терскаго казачьяго войска, генерала Попандопулло, изъ следующихъ лицъ: дежурнаго штабъофицера штаба, командовавшаго войсками, полковника Цакни, старшихъ членовъ войсковыхъ правленій: черноморскаго-полковника Лазебникова, кавказскаго — подполковника Булгарина, и дежурнаго штабъ-офицера того же войска, подполковника Кравцова, т. е. меня. На меня же была возложена, сверхъ того, и обязанность дълопроизводителя.

Комитетъ въ теченіи двухъ недѣль быстро кончилъ порученное ему важное дѣло. Всѣ предположенія его графъ Евдокимовъ вполнѣ одобрилъ и при своемъ рапортѣ представилъ на усмотрѣніе главнокомандовавшему. Бумаги эти графъ Евдокимовъ поручилъ мнѣ отвезти въ Тифлисъ и представить начальнику главнаго штаба, на тотъ конецъ, что если бы что либо потребовалось по усмотрѣнію главнокомандующаго измѣнить или дополнить въ означенныхъ предположеніяхъ или штатахъ, чтобъ я могъ это сдѣлать тамъ же въ Тифлисъ, такъ какъ времени до 1 января 1861 года оставалось немного.

Въ Тифлисъ всъ изложенныя предположенія и новые штаты были быстро разсмотръны генераломъ Филипсономъ, доложены главнокомандовавшему и утверждены княземъ Барятинскимъ безъ всякихъ измѣненій. Вслѣдъ за тѣмъ они были обнародованы при приказѣ по арміи, въ которомъ, по высочайше предоставленной главнокомандовавшему власти, повелѣвалось привести ихъ въ исполненіе съ 1 января наступавшаго 1861 года и открыть того

же числа новыя войсковыя учрежденія. Все это въ точности и было исполнено.

Приведя это дёло къ концу, такъ какъ безъ этого нельзя было приступить къ выполненію другихъ предположеній, графъ Евдокимовъ занялся другимъ, гораздо важнѣйшимъ дѣломъ, именно: переселеніемъ казаковъ на новыя линіи.

Въ январъ 1861 г. онъ предписалъ командиру 4-й бригады полковнику Алкину объявить 1-му Хоперскому казачьему полку, въ составъ которой входило 6 станицъ, о предстоящемъ ему весною того же года переселеніи на новыя линіи, со всёми семействами и имуществомъ, съ тёмъ, чтобы всё казаки приготовились къ выступленію. Съ тёмъ вмёстё строевой 1-й Хоперскій полкъ, находившійся на полевой службё за Лабою, былъ отпущенъ въ свои дома, въ виду предстоявшаго ему переселенія.

Въ исходъ января начали носиться неясные слухи о нежеланіи казаковъ идти на переселеніе. Въ началѣ марта явилась къ графу Евдокимову депутація отъ 1 Хоперскаго полка, которая объявила какое огромное раззореніе долженъ понести весь полкъ отъ переселенія его въ одинъ разъ, въ полномъ составъ, и просила разсрочить переселеніе на три года. Графъ не могъ дать такого разръшенія и позволиль депутаціи отправиться съ этою просьбою въ Тифлисъ въ главнокомандующему. Князь Барятинскій быль въ это время уже такъ тяжело больнь, что не могъ вставать съ постели, тъмъ не менъе онъ принялъ депутатовъ, выслушалъ ихъ просьбу и объявилъ, что они должны непремѣнно идти на переселеніе всѣмъ полкомъ, такъ какъ на это есть воля государя императора. Возвратившись изъ Тифлиса, депутаты заявили бригадному командиру, чтобъ имъ былъ объявленъ царскій указъ о переселеніи, безъ чего полкъ не пойдеть на новыя линіи, потому что начальство переселять ихъ не можеть безь воли царя, если же на то его воля, то они готовы идти хоть на край свъта, хотя бы имъ пришлось въ конецъ раззориться. Одновременно съ этимъ и отъ черноморскихъ трехъ станицъ, назначенныхъ на переселеніе въ полномъ составѣ, были присланы графу Евдокимову просьбы, въ которыхъ приводились тв же причины, какія выражали и хоперскіе казаки, и представлялись такія же просьбы о разсрочкі переселенія. Но гораздо серіозн'ве было заявленіе, поданное генералу Кусакову, а имъ представленное графу, представителей черноморского дворянства, въ которомъ они, опираясь на жалованныя грамоты императрицы Екатерины II, находили подобное переселеніе вовсе несогласнымъ съ ихъ правами. Желая устранить возникающія затрудненія, графъ Евдокимовъ приказалъ послать къ штабу Хоперскаго полка въ Александровскую станицу три баталіона п'яхоты, 4 орудія полевой пітшей артилеріи и 4 эскадрона драгунь, въ виді угрозы и для понужденія казаковъ къ переселенію. А самъ поскакаль въ Екатеринодаръ для разъясненій и внушеній протестовавшимъ черноморскимъ дворянамъ. Но тамъ на вск его разъясненія, черноморцы отвінали одно и то-же, что было ими прежде заявлено. Выведенный изъ терпенія ослушниками и выбажая обратно въ Ставрополь, графъ Евдокимовъ приказалъ Кусакову арестовать 10 штабъ и оберъ-офицеровъ, наиболе вліятельныхъ, и отправить ихъ въ ставропольскій тюремный замокъ. Мара эта произвела во всей Черноморіи самое удручающее впечатл'яніе, но вовсе не въ пользу переселенія.

Не успѣлъ онъ пріѣхать въ Ставрополь, какъ получилъ донесеніе съ курьерсмъ, что лишь только посланныя войска въ станицу Александровскую приблизились къ ней, какъ все казачье населеніе пришло въ неописанное волненіе, а на другой день къ утру все мужское населеніе всего полка, способное носить оружіе и вооруженное, стремительно собралось въ полковой штабъ и выставило противъ прибывшихъ войскъ два конныхъ полка шести-сотеннаго состава и два пѣшихъ баталіона четырехъ-ротнаго состава, въ полномъ боевомъ порядкѣ, подъ предводительствомъ своихъ выборныхъ начальниковъ изъ нижнихъ чиновъ, самыхъ храбрыхъ и распорядительныхъ урядниковъ, изъ коихъ были назначены одинъ общій и всѣ частные начальники, такъ какъ офицеры всѣ не приняли въ этомъ участія.

Въ то же время ходили слухи, что все казачье населеніе, отъ Каспійскаго моря до Чернаго, всѣчи этими событіями было сильно возбуждено.

Въ виду столь критическаго положенія и опасаясь, чтобъ какое нибудь недоразум'вніе или ничтожный случай не возбудиль кровавой развязки въ Александров'в между казаками и регулярными войсками, графъ Евдокимовъ тотчасъ командировалъ туда князя Святополка-Мирскаго, съ приказаніемъ: 1) регулярныя войска тотчасъ возвратить къ своимъ мѣстамъ, и 2) всѣмъ хоперскимъ казакамъ объявить, что онъ, графъ Евдокимовъ, отмѣняетъ вовсе переселеніе цѣлымъ полкомъ, чтобъ они разощлись
немедленно по домамъ, занялись обыкновенными своими полевыми хозяйственными дѣлами а что на переселеніе весною 1862
года будетъ испрошено особое высочайшее повелѣніе, которое и
будетъ имъ объявлено въ свое время.

Такое же повелѣніе съ курьеромъ было послано и въ Екатеринодаръ для объявленія черноморскимъ станицамъ.

Отъ такой развязки гора упала съ плечъ казаковъ; всюду они, и въ Александровъ, и во всъхъ прочихъ станицахъ, отслужили тотчасъ благодарственное моленіе о здравіи государя и объ оставленіи ихъ на своихъ мъстахъ.

Еще до совершенія этихъ событій, князь Барятинскій, весною, тяжко больной, выёхаль въ Петербургъ и болѣе на Кавказъ не возвращался, а генералъ Филипсонъ, получивъ назначеніе сенаторомъ—тоже выбылъ въ Россію.

Сдѣлавъ донесеніе объ изложенныхъ происшествіяхъ въ Тифлисъ командовавшему армією князю Орбеліани, графъ Евдокимовътотчасъ приступилъ къ совѣщанію и составленію предположенія о заселеніи западнаго Кавказа христіанскимъ населеніемъ, прешмущественно казачьимъ, но на другихъ основаніяхъ, чѣмъ тѣ, какія предложилъ генералъ Филипсонъ и которыя оказались на практикѣ невыполнимыми. Переселеніе цѣлыми полками представляло дѣйствительно мѣру насильственную и крайне раззорительную для всего казачьяго населенія. Графъ Евдокимовъ избралъ для этого другую систему, именно: нарядъ требующагося каждый годъ числа семействъ на переселеніе, посредствомъ уравнительнаго назначенія со всего населенія Кубанскаго казачьяго войска, живущаго на правой сторонѣ Кубани, на всемъ ея теченіи, на старой линіи, а въ станицахъ этотъ нарядъ долженъ былъ производиться по жребію, частію по приговору обществъ людей неодобрительнаго поведенія, причемъ семействамъ, доставшимся по жребію на переселеніе, предоставлялось право нанимать вмѣсто себя другія семейства, по взаимному согласію, лишь бы нанимающееся семейство числомъ членовъ своихъ было равное или почти равное тому, которое нанимаетъ. Вызывались также и охотники, которымъ обѣщана была и потомъ

точно выполнена добавка земли по 5 десят. на каждую мужскую душу въ личное потомственное владѣніе, независимо отъ обыкновенныхъ душевыхъ надѣловъ, составляющихъ общинное землевладѣніе. Такая система практиковалась предъ тѣмъ 20 лѣтъ при заселеніи передовыхъ линій: Лабинской, на военно-грузинской дорогѣ, и Сунженской, только въ гораздо меньшихъ размѣрахъ; съ нею народъ былъ уже знакомъ и она не представляла для него такихъ ужасающихъ бѣдствій и раззоренія, какъ переселеніе цѣлыми полками. При этой системѣ дома, сады, рощи, хутора и прочее имущество переселенныхъ продавалось своимъ же станичникамъ за выгодную цѣну; сверхъ того оставшіеся на мѣстахъ дѣлали складчину подворную деньгами и давали пособія переселяющимся, большею частію гораздо превышавшія пособія отъ правительства.

Составленіе объ этомъ представленія высшему начальству и Положенія о заселеніи предгорій западнаго Кавказа графъ Евдокимовъ возложилъ на начальника штаба своего, генерала Забудскаго, придавъ ему меня помощникомъ, такъ какъ въ то время я состоялъ въ его распоряженіи.

Оба мы были люди молодые, энергичные и къ тому же были въ дружескихъ отношеніяхъ. Мы раздѣлили предстоящій трудъ на двѣ части: Забудскій принялъ на себя изложеніе общихъ мѣръ и средствъ, на то потребныхъ, въ связи съ выполненіемъ военныхъ операцій, я же—спеціальное изложеніе наряда, переселенія, водворенія на новыхъ мѣстахъ, льготъ, пособій и т. п. Всѣ эти предположенія въ тогдашнее горячее время были составлены, провѣрены, обсужены и подписаны графомъ Евдокимовымъ въ теченіи одной недѣли; работали мы день и ночь,—и съ курьеромъ представлены въ г. Тифлисъ, а оттоль съ фельдъегеремъ отправлены въ Петербургъ.

Послѣ этого прошло полтора мѣсяца и въ іюлѣ того же 1861 года присланъ былъ прямо изъ Петербурга въ Ставрополь съ фельдъегеремъ къ графу Евдокимову именной высочайшій рескриптъ отъ 24 іюня, въ которомъ въ главныхъ чертахъ была одобрена представленная имъ система переселеній и повелѣвалось привести ее въ исполненіе; причемъ переселяемымъ пожаловано было пособіе на новое водвореніе болѣе чѣмъ вдвое противъ прежняго, а именно, вмѣсто 71 р. по 150 р. на каждое семейство.

Для выслушанія этого высочайшаго повельнія, безъ мальйшаго промедленія, были собраны въ ст. Михайловскую, близь г. Ставрополя, на 1-е августа, депутаты отъ шести линейныхъ бригадъ, въ числѣ 60 штабъ и оберъ-офицеровъ и 240 нижнихъ чиновъ стариковъ. При объявлении этого рескринта присутствоваль и я, уже въ качествъ командира 4-й бригады, съ 40 депутатами отъ 14 станицъ, составлявшихъ эту бригаду. Въ командованіе ею, на м'єсто см'єненнаго полковника Алкина, я вступиль только 13-го іюля 1861 года, всего за двѣ недѣли до объявленія рескрипта, а посланъ я туда быль графомъ Евдокимовымъ, какъ уроженецъ изъ старыхъ хоперскихъ казаковъ, изв'ястный народу, а потому графъ и выразилъ мнъ надежду при отправленіи, что я съум'єю не только водворить нарушенный тамъ порядокъ въ 1-мъ полку, но и сдёлать нарядъ съ возмутившихся станицъ на переселеніе хотя и по жребію, но въ трое большій, чемъ въ старыхъ станицахъ, непричастныхъ бунту.

Все это я и выполниль въ точности, не безъ затрудненій, но выполниль.

Объявленіе высочайтаго рескрипта было совершено при множеств'я стекшагося съ окрестныхъ станицъ казачьяго населенія въ торжественной обстановк'в, послів богослуженія въ містной церкви, а потомъ послів благодарственнаго молебствія на площади, противъ бывшаго атаманскаго дома; причемъ графъ Евдокимовъ лично обносилъ предъ всіми депутатами высочайшій рескриптъ и приглашалъ грамотныхъ казаковъ посмотрівть собственноручную подпись его величества. Послів этого Евдокимовъ тутъ же передалъ подлинный рескриптъ генералу Иванову, назначенному только предъ тімъ для управленія Кубанскимъ казачьимъ войскомъ, въ качеств'в его помощника, на місто генерала Кусакова, получившаго другое назначеніе, для такого же торжественнаго объявленія въ г. Екатеринодар'я всімъ черноморскимъ станицамъ.

Это торжественное объявление высочайшей воли закончилось, по русскому обычаю, угощениемъ — объдомъ всъхъ присутствовавшихъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ въ атаманскомъ домъ, а нижнихъ чиновъ на площади передъ нимъ въ раскинутыхъ нарочито палаточныхъ наметахъ, причемъ многократно про-

возглашались тосты за здравіе государя при неумолкаемых кли-ках ура!

Всѣ казаки послѣ этого вздохнули свободно.

## V.

11-го сентября 1861 года покойный государь, высадившись въ Тамани, посътилъ Темрюкъ, Екатеринодаръ, укръпл. Григорьевское, Усть-Лабу, Майкопъ, лагери отрядовъ близь укр. Хамкеты и станицы Царской, гдѣ въ урочищѣ Мамрюкъ-очай, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ ночевалъ государъ въ палаткѣ, стоитъ нынѣ отлитый изъ бронзы бюстъ въ Бозѣ почившаго императора Александра II.

Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ и въ этой самой палаткѣ покойный графъ Евдокимовъ имѣлъ счастіе, 18 сентября, докладывать покойному императору свой планъ покоренія западнаго Кавказа.

Графъ Евдокимовъ доложилъ государю, что онъ распредъляетъ военныя дъйствія на пять льтъ.

На это государь возразиль, что врядь ли западныя державы дадуть ему столько времени для окончанія его задачи.

Тогда графъ отвътилъ, что срокъ этотъ онъ назначаетъ въ виду могущихъ встрътиться неожиданныхъ препятствій, но что онъ надъется кончить ранъе, хотя теперь и не можетъ точно опредълить времени окончанія войны. Изложивъ затъмъ, въ главныхъ чертахъ, планъ покоренія (съ которымъ читатель уже знакомъ изъ описаннаго мною выше совъщанія у князя Барятинскаго во Владикавказъ), графъ присовокупилъ:

— "Осмѣливаюсь доложить вашему величеству, что, по окончаніи войны, на войска, ее довершившія, нельзя уже будеть разсчитывать,—потому что всѣ силы ихъ пойдуть на завершеніе дѣла, и они окажутся неспособными къ продолженію службы".

Государь при этихъ словахъ порывисто всталъ и воскликнулъ:
— "Что ты говоришь, Николай Ивановичъ? Вѣдь это ужасно!"
Графъ отвѣчалъ:

— "Государь! я полагаю лучшимъ и болъе выгоднымъ потерять

на это одно нынѣшнее поколѣніе, чѣмъ, затянувъ медленными дѣйствіями войну, терять постепенно, какъ то дѣлалось до послѣдняго времени, ежегодно значительныя силы, не достигая конечной цѣли".

— "Ну, будь по твоему", — печально отвътилъ государь.

При этомъ же докладѣ государь затронулъ вопросъ о бывшихъ безпорядкахъ въ 1 Хоперскомъ полку, тоже вышеописанныхъ въ 3 гл. этой статьи. На это графъ отвѣчалъ, что " считаетъ себя виновнымъ въ нихъ и не можетъ себѣ этого простить, ибо, будучи уроженцемъ той мѣстности и зная хорошо бытъ казаковъ, онъ поддался удобному предложенію (Филипсона) переселенія массами всего населенія, не вникнувъ ближе въ интересы переселяемыхъ".

Весь этотъ разговоръ показываетъ графа Евдокимова человѣкомъ прямодушнымъ, рѣшительнымъ и твердо идущимъ къ намѣченной цѣли. Извѣстно также всѣмъ, что, принявъ на себя вину за безпорядки по переселенію, онъ ничуть въ нихъ не былъ виноватъ.

Все это изложеніе основано на дословной передачѣ бывшаго начальника штаба графа — генерала Забудскаго, въ тотъ же день, со словъ самого графа нѣкоторымъ высокопоставленнымъ лицамъ, изъ коихъ нѣкоторыя еще находятся въ живыхъ и могутъ все это подтвердить въ точности.

На другой день государь выбхаль далбе въ верховья Лабы, осмотрблъ по пути только-что начавшую водворяться станицу Андрюковскую и, пробхавъ еще нъсколько старыхъ станицъ, на ночлегъ прибылъ въ ст. Лабинскую, гдъ была представлена его величеству депутація отъ шести линейныхъ казачьихъ бригадъ, въ числъ 60 штабъ и оберъ - офицеровъ и 240 старыхъ заслуженныхъ урядниковъ и казаковъ, тъхъ самыхъ, которые были 1 августа въ ст. Михайловской при объявленіи высочайшаго рескрипта о переселеніи.

При этомъ случав государь обнаружилъ замвчательную память и большое пониманіе народнаго духа. Завидввъ еще издали стоявшаго въ ряду депутатовъ стараго гвардейскаго своего конвоя урядника Поцвирова Бъломечетской станицы, болве 10 лътъ жившаго въ отставкъ и обросшаго съдою бородою, госу-

дарь, съ видимымъ удовольствіемъ, узналъ его и обратился къ нему съ такимъ привътомъ:

- "А! здравствуй, Поцвировъ; очень радъ тебя видѣть! какъ ты поживаешь?"
- Слава Богу, ваше величество, отвѣчалъ Поцвировъ. Позвольте узнать, продолжалъ онъ, какъ здоровье ея величества государыни императрицы?
- "Она здорова, слава Богу, и приказала всёмъ вамъ кланяться",—отвёчалъ государь.—"А ты помнишь Калаушина?" снова спросилъ государь.

Урядникъ Калаушинъ Баталпашинской станицы служилъ камеръ-казакомъ при покойной императрицѣ и умеръ отъ чахотки.

- Какъ не помнить, ваше величество, отвъчалъ Поцвировъ.
- "Онъ, бъдный, все хвораетъ; жаль его, хорошій человъкъ; онъ тоже всъмъ старымъ сослуживцамъ кланяется",—снова сказаль государь.

Этотъ разговоръ, похожій на разговоръ двухъ давно не видавшихся сосъдей, съ передачею поклоновъ, въ чисто народномъ духъ, могущественнъйшаго монарха съ простымъ казакомъ видимо тронулъ до глубины души всъхъ депутатовъ, отвъчавшихъ на эти милостивыя слова громогласнымъ и продолжительнымъ "ура!"

Послѣ отъѣзда его величества и по прибытіи въ дома депутатовъ, только и было рѣчи о томъ, какимъ милостивымъ разговоромъ удостоилъ государь Поцвирова.

Всему этому я быль очевидець, какъ имѣвшій счастіе представлять депутатовь по приказанію графа Евдокимова и сопровождавшій довольно близко государя по протяженію всего длиннаго фронта депутатовь, загнутаго глаголемь до самой квартиры его величества.

На слѣдующій день государь изволиль отправиться по Лабинской и Кубанской линіямъ въ г. Екатеринодаръ, а потомъ по пути осмотрѣлъ линію Адагумскую и укрѣпленія: Крымское, Неберджайское и Константиновское, гдѣ его величество сѣлъ на пароходъ "Тигръ" и отплылъ въ Крымъ.

Во все время этого путешествія на западномъ Кавказѣ, государь былъ одѣтъ въ казачью форму собственнаго его величества конвоя, что видимо было пріятно для всего казачьяго насе-



ленія, которое почитало это милостивымъ знакомъ монаршаго къ нему вниманія.

Въ это же путешествіе государь, и въ Екатеринодаръ, и въ ст. Лабинской, простиль всъхъ казаковъ, принимавшихъ участіе въ происшедшихъ безпорядкахъ по переселенію, арестованныхъ повелъль освободить и начатыя о нихъ дъла прекратить и предать забвенію.

10-го мая 1862 года высочайше утверждено Положеніе, представленное графомъ Евдокимовымъ, какъ выше сказано, въ 1861 году, о заселеніи казаками предгорій западнаго Кавказа, въ основаніе котораго вошелъ приведенный выше высочайшій рескриптъ на имя графа Евдокимова, отъ 24-го іюня 1861 года.

### VI.

Не смотря на возникшія затрудненія по колонизаціи, въ 1861 году все-таки било поселено по предгоріямъ 11 станицъ, въ числѣ 1,763 семействъ ¹).

Новое положеніе, въ основаніе коего легли гуманныя начала, разныя облегченія, льготы и пособія, двинуло дёло заселенія западнаго кавказа, вмёстё съ военными успёхами нашихъ войскъ, весьма быстро.

Посл'є высочайшаго путешествія, зимою съ 1861 на 1862 г., войска наши очистили отъ туземнаго населенія вс'є предгорія Черныхъ горъ между Лабой и Б'єлой, долину между Черными горами и главнымъ хребтомъ, и часть земель натухайцевъ, отъ р. Адагума до Чернаго моря.

Въ 1862 году поселено 28 станицъ, съ 4,387 семействами.

Въ 1863 году — 20 станицъ, въ числѣ 3,541 семейства. Послѣ такихъ результатовъ въ колонизаціи, въ 1864 году, на сѣвер-

<sup>1)</sup> Весь ходъ колонизаціи мий вполий извйстень; но для большей вирности всй свиднія о числи переселенных заимствованы мною изъ монографіи почтеннаго изыскателя кавказской старины—Іосифа Викентьевича Вентковскаго: "Заселеніе западных предгорій Кавказа". Эту монографію онъ составиль по архивнымь источникамь ставропольскаго военнаго архива.

номъ склонъ во власти горцевъ осталось только пространство между рр. Илемъ и Пшимемъ, и весь южный склонъ хребта отъ Бзыбы до Константиновскаго укръпленія.

Въ 1864 году колонизація Закубанскаго края приняла усиленные разм'єры и съ этою ц'єлію въ томъ году возведено 24 станицы и поселено въ нихъ 4,417 семействь.

Въ 1865 году на дополненіе станицъ, водворенныхъ въ предъидущіе годы, переселено еще 1,500 семействъ.

Такимъ образомъ, съ 1861 г. по 1865 годъ включительно на западномъ Кавказѣ было водворено русскаго населенія около 90 станицъ и поселковъ, и въ нихъ до 16,000 семействъ. Въ это число вошло офицерскихъ семействъ Кубанскаго войска — 147, казачьихъ бывшаго Черноморскаго войска — 3,850, Кавказскаго линейнаго—4,490, Терскаго—51, Донскаго—1,008, Азовскаго—1,051, Оренбургскаго—425, Уральскаго—83; женатыхъ нижнихъ чиновъ Кавказской арміи—1,014; всѣ прочіе переселенцы были изъ мѣщанъ и крестьянъ разныхъ городовъ и губерній.

Въ общемъ итогѣ колонизація западнаго Кавказа совершилась вполнѣ удачно, благодаря гуманнымъ началамъ Положенія 1862 года, составленнаго графомъ Евдокимовымъ, замѣнившимъ спѣшныя и крутыя мѣры первоначальныхъ распоряженій.

Описаніе военныхъ дѣйствій за тотъ же періодъ времени не

Описаніе военныхъ дійствій за тоть же періодь времени не входить въ настоящій мой очеркь, вызванный Записками генер. оть инфантеріи М. Я. Ольшевскаго. Но я не могу оставить безъ разъясненія того обстоятельства, которое приводить г. Ольшевскій въ своей стать , а именно: что будто бы "оть одного сосредоточенія всіхъ свободныхъ войскъ на театрів военныхъ дійствій, а въ особенности всіхъ стрівлковыхъ баталіоновь, представлявшихъ массу нарізнаго оружія, и совершилось быстрое покореніе западнаго Кавказа".

Все это, конечно, такъ, хотя вовсе не такъ просто совершилось. Но авторъ проходитъ полнъйшимъ молчаніемъ участіє въ этомъ покореніи Кубанскаго и частію Терскаго казачьихъ войскъ, участіе, которое было главною причиною быстраго покоренія, конечно, въ совокупности съ войсками регулярными.

Кубанское казачье войско выставило въ составъ дъйствовавшихъ отрядовъ отъ верховьевъ Лабы и Бълой до берега моря у Анапы, на пространствъ около 500 верстъ, 24 полка отличной

конницы, силою въ 20 тыс. всадниковъ, и 10 пѣшихъ пластунскихъ баталіоновъ, силою въ 10 тыс. штыковъ, всего никакъ не менье 30 тыс., снабженныхъ не казною, а на свой счеть, ударнымъ наръзнымъ оружіемъ. Всъ эти части составляли въ тъхъ-же отрядахъ авангарды, рекогносцировочныя колонны и развъдочныя партіи, а также охраняли всѣ передовыя линіи цѣпью постовъ и пикетовъ; они шли постоянно впереди регулярныхъ войскъ, составлявшихъ главную силу, и ихъ наръзной огонь первый поражалъ непріятеля. А если къ этому добавить еще, что позади главныхъ нашихъ силъ тянулись безчисленныя колонны переселенческихъ транспортовъ тъхъ же кубанскихъ казаковъ, для водворенія на показанныхъ м'єстахъ казачьихъ станицъ, закрівплявшихъ за нами очищенную отъ непріятеля страну, въ которой, однако, горцы рыскали мелкими партіями во всёхъ направленіяхъ для нанесенія намъ возможнаго вреда, то будеть ясно, что не только войска регулярныя, не только строевыя казачын части, но и все переселяемое населеніе несли огромнъйшіе труды, лишенія и нужды на это покореніе страны, -- о чемъ не можетъ имъть яснаго понятія только тоть, кто не видаль всего этого на мъсть и до котораго это дъло вовсе не касалось.

По ходатайству графа Н. И. Евдокимова главнокомандовавшій Кавказскою армією великій князь Михаиль Николаевичь, върный цінитель этихъ трудовь и жертвь кубанскихъ казаковь, исходатайствоваль высочайшее пожалованіе за покореніе западнаго Кавказа Кубанскому казачьему войску большаго Георгієвскаго знамени и 14 коннымъ полкамь—Георгієвскихъ же полковыхъ знамень, что, какъ извітелю, составляеть высшую военную награду частямь войскъ; всі прочіе полки и баталіоны получили другія соотвітственныя награды.

Извъстно также, что въ концъ втораго года военныхъ дъйствій, когда абадзехи, изгнанные изъ верховьевъ Лабы и Бълой, и изъ долинъ между Черными горами и главнымъ хребтомъ, увидъли, что за главными силами русскихъ войскъ тянутся безчисленные переселенческіе транспорты, которые и водворяются на прежнихъ, имъ принадлежавшихъ, мъстахъ, они совершенно пали духомъ, а за ними: шапсуги, убыхи, бжедухи, натухайцы и прочіе. Всъ эти народы поняли тогда, что для нихъ остается одно спасеніе — уходить въ Турцію. Они обратились къ графу

Евдокимову съ просьбою: не препятствовать имъ переселяться въ Турцію. Графъ не только уважиль эту просьбу, но и объщаль съ своей стороны полное къ тому содъйствіе.

Съ этою цѣлію посланы были по всему прибрежью Чернаго моря разные агенты нанимать всѣ свободныя суда для перевозки горцевъ. Отправленіе ихъ пошло быстро, судовъ разныхъ типовъ, отъ пароходовъ до турецкихъ кочермъ, явилось множество; переселенцы горскіе отправлялись и въ Константинополь, и въ Синопъ, и въ Трапезондъ, наконецъ, приставали къ азіатскому берегу, гдѣ случалось, на всемъ этомъ обширномъ пространствѣ.

Счетъ отправляющимся переселенцамъ хотя и былъ веденъ, но далеко не полный, такъ какъ горцы отправлялись и помимо того на всъхъ судахъ, какія только приставали къ нашимъ берегамъ.

Полагали въ то время приблизительно, что всѣхъ горцевъ переселилось въ Турцію болѣе 500 тыс. душъ обоего пола, изъ коихъ, надо полагать, пятая часть потонула въ Черномъ морѣ на турецкихъ кочермахъ, переполненныхъ переселенцами, и умерла отъ сильно распространившагося тифа.

Послѣ покоренія западнаго Кавказа, осталось въ Кубанской области всего горскаго населенія только 80 тыс. душъ обоего пола. Изъ нихъ давно покорныхъ абазинскаго и ногайскаго племени 40 тыс. въ Баталпашинскомъ уѣздѣ, поселенныхъ въ верховьяхъ Кубани и по рр. Большому и Малому Зеленчукамъ и Урупу, а остальные 40 тыс., изъ вновь покоренныхъ абадзеховъ и другихъ племенъ, находятся въ Майкопскомъ и Закубанскомъ уѣздахъ. Все это горское населеніе вполнѣ обезоружено и водворено между казачьими станицами; оно составляетъ въ общемъ народонаселеніи Кубанской области нынѣшняго времени, достигающемъ почти милліона душъ, едва 1/12 часть и даже менѣе.

Съ 22-го по 24-е февраля 1864 года, Даховскій отрядъ, подъ начальствомъ генерала Геймана, совершилъ переходъ чрезъ главный хребетъ на южную сторону въ долину Туапсе и занялъ бывшее укръпленіе Вельяминовское, на берегу Чернаго моря. Здъсь Гейманъ разбилъ нъсколько партій убыховъ и шапсуговъ, которые затъмъ покорились, и занялъ бывшій фортъ Головинскій. 25-го марта 1864 г. Даховскій же отрядъ Геймана заняль

25-го марта 1864 г. Даховскій же отрядъ Геймана заняль бывшее укрѣпленіе Навелинское при устьѣ р. Сочи, чѣмъ и кончились военныя дѣйствія.

21-го мая 1864 года къ устью р. Сочи, съ моря, на пароходѣ отъ Сухума, прибылъ главнокомандовавшій Кавказскою армією великій князь Михаилъ Николаевичъ со свитою и съ частію войскъ, а съ сѣверной стороны главнаго хребта графъ Евдокимовъ; было совершено торжественное благодарственное молебствіе съ провозглашеніемъ многольтія государю императору и всему храброму всероссійскому воинству и объявлено окончаніе Кавказской войны.

Въ концѣ іюня 1864 года въ Есентуки, въ 18 верстахъ отъ Пятигорска, гдѣ графъ Евдокимовъ пользовался есентукскими минеральными водами, курьеръ доставилъ ему пожалованный покойнымъ императоромъ Александромъ II орденъ св. великомученика и побѣдоносца Георгія 2-й степени со звѣздою, при нижеслѣдующей высочайшей грамотѣ 15-го іюня того же года, изъ Киссингена.

"Нашему генераль-адъютанту, генералу отъ инфантеріи, начальнику Кубанской области и командующему войсками въ оной, графу Николаю Евдокимову.

"Представленное вами въ 1860 году и одобренное нами предположение о способъ дъйствий для скоръйшаго окончания войны на западномъ Кавказъ увънчалось нынъ блистательнымъ успъхомъ, превзошедшимъ даже ожидания наши быстрымъ достижениемъ цъли, доказывающимъ основательность принятыхъ по соображениямъ вашимъ мъръ.

"Въ три года времени умиротворенный и совершенно очищенный отъ враждебнаго намъ туземнаго населенія западный Кавказъ, уже въ большей части своей, занять прочно водворенными русскими населеніями и долговременная кровопролитная война окончена, избавляя государство отъ огромныхъ жертвъ, въ теченіи полутораста лѣтъ его обременявшихъ, и доставляя ему обширный и богатый край, который современемъ несомнѣнно съ избыткомъ вознаградитъ эти прежнія пожертвованія.

"Высокія заслуги ваши, оказанныя, какъ составленіемъ предположенія къ достиженію сей цёли, такъ и отличнымъ исполненіемъ онаго, ув'янчавшимъ распорядительность вашу полнымъ усп'яхомъ, а командуемыя вами храбрыя войска новою славою пріобр'яли вамъ право на особенную и искреннъйшую нашу признательность.

"Въ изъявленіе оной и въ воздаяніе вышеозначенныхъ заслугь вашихъ, жалуемъ васъ кавалеромъ императорскаго ордена нашего святаго великомученика и побъдоносца Георгія второй степени, знаки коего, при семъ препровождая, повелъваемъ вамъ возложить на себя и носить по установленію. Пребываемъ къ вамъ императорскою нашею милостію навсегда благосклонны. Александръ."

### VII.

Окончивъ покореніе западнаго Кавказа, а съ нимъ и вѣковую кавказскую войну, графъ Н. И. Евдокимовъ, осенью 1864 г., отправился въ Петербургъ, чтобы имѣть счастіе представиться облагодѣтельствовавшему его незабвенному государю императору; былъ принятъ его величествомъ чрезвычайно милостиво и, согласно личной его просьбѣ, уволенъ на покой. Ему былъ предложенъ въ командованіе военный округъ, но онъ отъ всего отказался и выразилъ желаніе провести остатокъ жизни въ совершенномъ покоѣ. Графъ былъ пожалованъ шефомъ своего прежняго Дагестанскаго пѣхотнаго полка, который онъ самъ сформировалъ, и назначенъ состоять при его императорскомъ высочествѣ главнокомандовавшемъ Кавказскою арміею. Н. И. Евдокимову было назначено содержаніе: пенсіи 10,000 руб. и жалованья со столовыми 8,000 р., всего 18,000 р.

У старыхъ хоперскихъ казаковъ есть пѣсня изъ временъ Кавказской войны:

> Не сизы-то орлы Сы-горъ солеталися, Соъзжалися князья горскіе Къ князю Джембулатову...

Въсть объ удаленіи графа Евдокимова на покой быстро облетьла весь съверный Кавказъ и вызвала всеобщее, искреннъйшее, самое неподдъльное, желаніе у всъхъ устроить въ г. Ставрополъ торжественный прощальный объдъ своему славному и доблестному предводителю Кавказскихъ войскъ.

Подобно "сизымъ-орламъ, сы-горъ солетавшимся", еще до возвращенія графа изъ Петербурга недѣли за двѣ и болѣе, съѣхались въ Ставрополь всѣ рѣшительно военачальники славныхъ Кавказскихъ войскъ, сподвижники и сослуживцы графа, въ лицѣ дивизіонныхъ начальниковъ, бригадныхъ, полковыхъ, баталіонныхъ, батарейныхъ командировъ и прочихъ отдѣльныхъ начальниковъ, а съ ними отъ каждой части по 1 штабъ и по 2 оберъ-офицера и по нѣсколько человѣкъ унтеръ-офицеровъ, урядниковъ, рядовыхъ и казаковъ, все украшенныхъ георгіевскими крестами, такъ что

однихъ частныхъ начальниковъ было до 100, а всёхъ собравшихся не менъе 400 генераловъ и офицеровъ и 1000 нижнихъ чиновъ.

30 декабря 1864 года графъ съ семействомъ возвратился изъ Петербурга въ Ставрополь. 2 января 1865 года состоялся торжественный объдъ въ залахъ городской думы, при чемъ за столы съло, съ приглашенными городскими гостями, не менъе 600 особъ, а всѣмъ нижнимъ чинамъ были накрыты столы передъ домомъ городской думы въ палаточныхъ наметахъ. Всѣ были одѣты въ полную парадную форму съ эполетами, орденами, а генералы въ лентахъ и звъздахъ. На временно устроенныхъ хорахъ было много городскихъ дамъ и другихъ зрителей. Два хора музыки играли во время стола. Все это, въ совокупности взятое, представляло самую торжественную, восхитительную картину. Послъ втораго блюда начались торжественные тосты: первый, какъ всегда и вездъ на всемъ обширнъйшемъ пространствъ царства Русскаго, за драгоценное здоровье обожаемаго всеми Монарха, освободившаго отъ рабства свой народъ и въ царствование котораго такъ счастливо кончилась полуторавѣкован война Кавказская. Второй за главнокомандовавшаго Кавказскою арміею, великаго князя Михаила Николаевича, съ достоинствомъ подвизавшагося на боевомъ поприще при окончаніи войны. Оба эти тоста сопровождались и въ залахъ и на дворѣ продолжительными кликами "ура" присутствовавшихъ за объдомъ, а также на хорахъ, передъ домомъ объдавшаго войска и собравшагося во множествъ народа.

Настала очередь тоста за здоровье боеваго вождя кавказскихъ войскъ, графа Николая Ивановича Евдокимова. Водворилась полная тишина. Первую прекрасную, прочувствованную ръчь, предварительно разсмотр'внную и одобренную всеми частными начальниками, произнест отъ имени всёхъ войскъ — командиръ 1-й бригады Кубанскаго казачьяго войска полковникъ Зиссерманъ, самъ составитель этой рѣчи, извѣстный писатель и краснорвчивый ораторъ. Когда онъ кончилъ и провозгласилъ торжественный тостъ за здоровье графа Евдокимова — восторженнымъ и продолжительнымъ кликамъ "ура" не было конца.

На эту ръчь графъ отвъчалъ выраженіемъ глубокой и искрен-

ной признательности всёмъ "слетевшимся сизымъ орламъ", сво-

имъ боевымъ храбрымъ сподвижникамъ, за оказанную ему высокую честь, благодарилъ отъ имени государя за върную, честную и боевую службу и провозгласилъ торжественный тостъ за ихъ и за предводительствуемыя ими храбрыя Кавказскія войска здоровье. Тутъ кликамъ восторга не было предъловъ! Затъмъ послъдовательно произносили ръчи представители пъхоты—этой основной нашей боевой силы, кавалеріи, регулярной и казачьей, и артиллеріи и даже, къ удивленію всъхъ, произнесъ ръчь представитель покорившихся горцевъ: онъ благодарилъ графа за дарованіе оставшимся на Кавказъ его соотечественникамъ хорошихъ земель и полнаго спокойствія отъ долговременныхъ бранныхъ тревогъ. Коротко и умно.

Въ этотъ моментъ славный вождь Кавказскихъ войскъ графъ Николай Ивановичъ Евдокимовъ былъ въ апогей его славы. Имя его, по признанію самого монарха, озарилось ореоломъ величія боевыхъ его подвиговъ, и мы всй кавказцы, горячо любящіе свое отечество, віримъ глубоко, что это славное имя не будетъ никогда забыто въ памяти великаго русскаго народа и въ его историческихъ сказаніяхъ, доколі будетъ существовать на світі этотъ могущественный народъ.

На другой день графъ далъ всёмъ бывшимъ на торжестьенномъ обёдё балъ, продолжавшійся съ роскошнымъ ужиномъ и возобновившимися тостами и бурными кликами до 4-хъ часовъ утра. Затёмъ всё распрощались съ своимъ славнымъ вождемъ и разъёхались по своимъ мёстамъ.

Такъ кончилъ свое боевое поприще кавказскій герой гр. Н. И. Евдокимовъ и такъ горячо и съ выраженіемъ самой глубочайшей и безпредѣльной къ нему преданности и признательности разстались съ нимъ его боевые сослуживцы и сподвижники — эти "сизые кавказскіе орлы", память о которыхъ не умретъ никогда въ самомъ отдаленномъ потомствѣ.

Возможны ли были бы такіе единодушные, сердечные, никогда небывалые, можно сказать, историческіе проводы и прощаніе съ графомъ Евдокимовымъ всёхъ его сослуживцевъ, если бы они его глубоко не почитали? Въ этомъ блестящемъ сонмѣ кавказскихъ героевъ было не мало людей самостоятельныхъ, даровитыхъ, умныхъ и весьма образованныхъ. Слѣдовательно, никакого подобострастія въ этихъ проводахъ и тѣни не было, тѣмъ болѣе, что графъ возвратился изъ Петербурга частнымъ лицомъ,

а не ихъ начальникомъ. Къ этому нужно добавить, что самъ авторъ Записокъ — отвътомъ на которыя служитъ настоящій очеркъ, глубоко уважаемый ветеранъ М. Я. Ольшевскій не только принималъ живое участіе въ этомъ прощальномъ объдъ, но какъ старшій изъ генераловъ, по общей нашей просьбъ, отъ имени всъхъ поднесъ графу Н. И. Евдокимову на память альбомъ съ фотографическими портретами всъхъ частныхъ начальниковъ, а въ томъ числъ и свой собственный. Этотъ альбомъ графиня Александра Александровна Евдокимова подарила кавказскому музею въ Тифлисъ.

Спустя 8 лѣтъ, проведенныхъ большею частію въ полномъ уединеніи около г. Пятигорска, въ устроенномъ имъ хуторѣ, названномъ "Новый Ведень", на пожалованной ему землѣ, ниже Желѣзноводска,—славный кавказскій герой, графъ Николай Ивановичъ Евдокимовъ, скончался въ Пятигорскѣ 22 мая 1873 года. Онъ погребенъ съ подобающими воинскими почестями, подлѣ соборнаго городскаго храма, стоящаго на холмѣ, у начала городскаго бульвара, ведущаго къ пятигорскимъ минеральнымъ источникамъ. На его могилѣ супруга его, вдова графиня Александра Александровна, поставила прекрасный памятникъ, въ формѣ небольшой часовни, изъ сѣраго кавказскаго гранита; внутри его на восточной сторонѣ поставленъ въ золоченой рамѣ образъ Спасителя, предъ которымъ горитъ неугасаемая лампада, а на гранитной тумбѣ стоитъ мраморный грудной бюстъ покойнаго героя, очень схожій съ своимъ подлинникомъ; все это выполнено вполнѣ художественно.

Въ іюнѣ 1873 года прибылъ въ Пятигорскъ главнокомандовавшій Кавказскою армією великій князь Михаилъ Николаевичъ. Въ то время подъ городомъ былъ лагерный сборъ всѣхъ четырехъ полковъ 38 пѣхотной дивизіи, съ шестью артиллерійскими батареями, двухъ драгунскихъ и одного казачьяго полковъ. На другой день своего пріѣзда великій князь отслужилъ панихиду на могилѣ покойнаго графа, на которой были всѣ генералы и частные начальники въ полной парадной формѣ, а также отъ всѣхъ частей войскъ по 1 штабъ-офицеру и по 2 оберъ-офицера, по 1 унтеръ-офицеру и по два рядовыхъ. По окончаніи панихиды его императорское высочество удостоилъ своимъ посѣщеніемъ графиню Александру Александровну Евдокимову, съ воторою долго бесѣдовалъ.

Вслъдъ за этимъ, во всъхъ народныхъ календаряхъ, начиная съ 1874 года, въ числъ скончавшихся замъчательнъйшихъ русскихъ людей, за май мъсяцъ, между знаменитымъ историкомъ Карамзинымъ и красноръчивъйшимъ духовнымъ витіею Иннокентіемъ, архіепископомъ Херсонскимъ, появилось новое имя: "Евдокимовъ, графъ, † 1873 года, покоритель Кавказа". Коротко и ясно.

Въ заключение моего отвъта, приведу свидътельства одного высокопоставленнаго лица, игравшаго въ свое время важную роль на Кавказъ. Генералъ отъ инфантеріи Григорій Ивановичъ Филипсонъ, считавшійся въ свое время однимъ изъ отличнъйшихъ офицеровъ генеральнаго штаба и бывшій человъкомъ дъйствительно высокихъ нравственныхъ качествъ, находившійся въ послъднее время съ графомъ, какъ извъстно, въ холодныхъ отношеніяхъ, изъ-за критики послъднимъ его проекта о покореніи западнаго Кавказа,—въ своихъ Запискахъ, напечатанныхъ въ "Русскомъ Архивъ" за 1883 годъ, отдавъ должную дань справедливости важнымъ заслугамъ графа Евдокимова, признался откровенно, что если бы ему, Филипсону, было поручено покореніе западнаго Кавказа, онъ никогда бы не могъ такъ быстро и съ такими ръшительными и блистательными результатами этого выполнить, какъ сдълалъ то графъ Николай Ивановичъ Евдокимовъ.

# VIII.

Сказанія современниковь о граф'я Евдокимов'я, игравшемъ такую выдающуюся роль въ покореніи с'явернаго Кавказа, объ этомъ "золотомъ самородків", какъ очень мітко назвалъ его кн. А. И. Барятинскій, начинаютъ появляться въ печати. Кром'я статьи генерала Ольшевскаго въ "Русской Старинів" 1880 года, въ февральской книгів, на которую я далъ, сміно думать, весьма обстоятельный отвіть въ первыхъ главахъ моей статьи,—находящійся въ отставків полковникъ Зиссерманъ напечаталъ въ 5 и 6 тетрадяхъ 1884 года и въ 1 и 2 тетрадяхъ 1886 года сборника "Русскій Архивъ", а также въ составленной имъ исторіи Кабардинскаго п'яхотнаго полка—свои воспоминанія. Все это во многомъ,

какъ и статья генер. отъ инфантеріи Ольшевскаго, къ сожалѣнію, не отличается ни безпристрастіємъ, ни вѣрностію изложенія событій того времени и не даетъ, поэтому, цѣннаго матеріала для исторической правды относительно покойнаго кавказскаго героя ¹).

...Извъстно на Кавказъ всъмъ, что на изъявленную генералу Филипсону, въ 1859 году, покорность абадзеховъ, присягнувшихъ будто бы на въчное подданство нашему государю и подписавшихся на присяжномъ листъ, смотръли всъ, а въ томъ числъ и князь Барятинскій, съ полнымъ недовфріемъ. Напротивъ, г. Зиссермань, въ примъчаніи своемъ на посмертныя записки Филипсона, которыя поручала ему редакція "Русскаго Архива" разсмотръть какъ компетентному судьъ кавказскихъ дъль (какое заблужденіе!), выразиль мнівніе, въ ущербъ своему благодівтелю графу Евдокимову, будто покореніемъ помянутаго народа были достигнуты важные результаты на западномъ Кавказъ (какіе?), значительно облегчившіе его окончательное покореніе (въ чемъ?). Мнъніе это вполнъ ошибочное, потому что г. Зиссерманъ мало служиль въ Кубанской области и еще менве зналь характерь здёшнихъ горцевъ, а всё свои умозаключенія основываль преимущественно на изучении громкихъ реляцій на бумагв. Если бы правдивый Филипсонъ довель свои интересныя записки, прерванныя, къ прискорбію, внезапною его смертію, до этого времени, онъ навърное сказалъ бы самъ другое, какъ было дъло. Не смотря на то, что главныя лица получили за это покореніе крупныя награды, никто, однако, не придаваль этой покорности и присягъ никакого серіознаго значенія. На то были весьма важныя и основательныя причины.

Въ 1847 году абадзехи изъявляли подобную же покорность и точно также присягали командовавшему тогда войсками генералу Заводовскому. И тогда Заводовскій съ подчиненными получили награды. Но абадзехи, съ своими союзниками, вскоръ отложились и стали попрежнему воевать съ нами. Еще гораздо ранъе они входили не разъ въ подобное же соглашеніе съ генераломъ Зассомъ и тоже измѣняли. Да иначе и быть не могло.

<sup>1)</sup> Мы опускаемъ далъе изъ статьи г. Кравцова нъсколько страницъ, заключающихъ въ себъ обзоръ служебной дъятельности г. Зиссермана на Кавказъ и характеристику его "Воспоминаній". За П. С. Кравцовымъ остается право напечатать пропущенныя нами страницы въ томъ случаъ, если разгорится у него полемика съ г. Зиссерманомъ. Ред.

Абадзехи всегда выставляли съ своей стороны два главныхъ условія: 1) чтобъ мы не ставили въ ихъ земляхъ крѣпостей съ нашими гарнизонами, и 2) чтобъ мы не вводили среди ихъ нашего управленія. Этихъ условій, какъ само собою понятно, мы никогда и ни въ какомъ случай принять не могли, хотя по наружности и принимали покорность абадзеховь, какъ необходимый роздыхъ для своихъ утомленныхъ войскъ и хотя для временнаго спокойствія отъ набъговъ горцевъ на наши передовыя линіи. Мы не могли имъть союзниками такой многочисленный, воинственный и съ характеромъ крайне непостояннымъ народъ, владъвшій при томъ на большомъ пространствъ берегомъ Чернаго моря, ибо это значило бы держать постоянно весь Кавказъ во всегдашнемъ напряженномъ и опасномъ положеніи. Между тімь, приведенныя выше два условія были заявлены и при посл'єдней покорности генералу Филипсону, а следовательно такая покорность теряла всякое практическое для насъ значеніе. Можеть быть, что эти условія не были включены въ присяжный листъ или были отвергнуты генераломъ Филипсономъ; но даже и при включеніи ихъ въ этотъ документъ, покорность горцевъ не могла отъ того сдёлаться ни болёе твердою, ни отличаться большимъ, чёмъ прежде, постоянствомъ, котораго они никогда не проявляли. Генераль Есаковъ, бывшій тогда въ отрядь Филипсона, удостовъряетъ въ слъдующемъ:

— "Я присутствовалъ при этихъ переговорахъ. Командовавшій войсками генералъ Филипсонъ категорически объявилъ абадзехамъ, что крѣпости будутъ строиться гдѣ надобность укажетъ, но станицъ на ихъ землѣ селить не будутъ и, при этомъ, разъяснялъ имъ, что крѣпость, по минованіи надобности, можетъ быть упразднена, а станица всегда пускаетъ корни на вѣки".

Изъ этого г. Есаковъ справедливо заключаетъ, что тогда еще не было говорено въ высшихъ сферахъ о заселении Залабинскаго края, или же оно скрывалось, чтобы имъть кой-какой отдыхъ войскамъ, какъ говорю я.

Въ своемъ планѣ о покореніи западнаго Кавказа, приведенномъ мною въ первыхъ главахъ моей статьи, Филипсонъ называетъ прежнюю покорность абадзеховъ въ 1847 году при Заводовскомъ грубымъ обманомъ. Но и покорность, ему принесенная спустя 12 лѣтъ, оказалась не болѣе искренною и твердою, а потому она и не привела ни къ чему полезному. Наконецъ, должно ска-

зать еще, что если бы абадзехи, съ своими союзниками, дѣйствительно покорились на вѣчныя времена, а не маскировали это, какъ вскорѣ обнаружилось, тогда зачѣмъ потребовалось предпринимать покореніе ихъ графомъ Евдокимовымъ?

Подобно М. Я. Ольшевскому, но гораздо ръшительнъе, г. Зиссерманъ усиливается доказать мнимую основательность своихъ личныхъ разсужденій, клонящихся къ значительному умаленію заслугъ графа Евдокимова тёмъ, что будто бы онъ дёйствоваль при покореніи западнаго Кавказа по какимь-то старымь проэктамъ, другими лицами составленными еще въ 1857 году; что ни мысль о выселеніи черкесовъ и колонизаціи этого края казачьимъ населеніемъ, ни даже самая система дъйствій, къ этой цъли направленная, не принадлежала Евдокимову и что все это было выработано за иять лътъ до назначенія его въ Кубанскую область. И это свое мнвніе г. Зиссермань основываеть, главнымь образомъ, на изученіи имъ какихъ-то бумажныхъ фактовъ, а не на живомъ дълъ 1). При этомъ онъ вовсе умалчиваетъ о приведенныхъ мною въ первыхъ главахъ статьи двухъ высочайшихъ грамотахъ, въ которыхъ самъ покойный государь, въ выраженіяхъ самыхъ милостивыхъ, призналъ вполнъ важныя заслуги графа Евдокимова по покоренію всего съвернаго Кавказа.

Г. Зиссерманъ говоритъ, что проэктъ о переселеніи казаковъ былъ составленъ графомъ Евдокимовымъ будто въ 1860 году, когда его еще не было въ Кубанской области, и доложенъ лично князю Барятинскому въ Тифлисъ, тогда какъ на самомъ дълъ ничего подобнаго не было.

Не угодно ли теперь посмотрѣть, какая путаница происходить въ доказательствахъ г. Зиссермана. Выше онъ сказаль, что даже мысль о колонизаціи западнаго Кавказа не принадлежала графу; въ другомъ мѣстѣ утверждаетъ напротивъ, что проэктъ о переселеніи казаковъ былъ составленъ Евдокимовымъ и доложенъ лично въ Тифлисѣ въ 1860 году. Путаница эта произошла отъ того, что все это составляетъ не болѣе, какъ вымыселъ автора.

Я вовсе не отвергаю существованія проэкта 1857 года. Напротивъ, мнѣ не менѣе, чѣмъ г. Зиссерману, извѣстно, что въ то время писалось много подобныхъ проэктовъ не только такими лицами, на которыхъ г. Зиссерманъ указываетъ, или какъ ге-

¹) "Исторія Кабардинскаго пехотнаго полка", т. III, стр. 372 и 433 .

нералъ Филипсонъ, бывшій, при всемъ его высокомъ умѣ, большимъ охотникомъ до такихъ проэктовъ, но даже младшими лицами. Если бы, напримѣръ, генералу Филипсону дали волю, онъ, не долго думая, все гражданское населеніе на Кавказѣ превратилъ бы тогда же въ пѣшіе баталіоны. Это была его идея самая любимая, какъ это впрочемъ подтверждаетъ онъ и въ своихъ запискахъ, и, надо прибавить, сознаваемая даже въ то время другими, самая непрактичная идея. Не будь князь Воронцовъ, къ счастію, такъ устойчивъ въ своихъ взглядахъ на дѣло гражданственности вообще и на необходимостъ развитія ея на Кавказѣ въ особенности, мы навѣрное были бы свидѣтелями новаго превращенія гражданскаго населенія въ такое военное поселеніе, которое не далеко бы ушло отъ аракчеевскихъ. Вотъ каковы были вообще всѣ подобные проэкты.

Такою же практичностью отличалась и большая часть проэктовъ о покореніи Кавказа, какъ показало время и какъ прим'вры тому я привель въ предыдущихъ главахъ моей статьи. Къ числу этихъ проэктовъ должно отнести и тотъ проэктъ 1857 года, на который такъ ръшительно и вполнъ неосновательно опирается г. Зиссерманъ. Проэктъ этотъ могъ ли отличаться върностію, когда онъ былъ составленъ еще за два года до покоренія восточнаго Кавказа и плененія Шамиля, и при томъ составленъ лицами хотя и высокостоявшими у власти, но лично вовсе не знавшими западнаго Кавказа? Кто могъ предсказать, что покореніе восточнаго Кавказа совершится навърное? Развъ Воронцовъ съ меньшею увъренностію шель въ Дарго и что же изъ этого вышло? Но и съ практической стороны не большею върностію отличался этотъ проэктъ, предлагавшій: "всѣ плоскости и самыя лучшія мъста въ Закубанскомъ и Залабинскомъ крав" (шуточное дъло!), упитанныя обильно русскою кровію и занятыя частію уже прочно нашими казачьими поселеніями-, отдать полумилліонному враждебному намъ горскому населенію, а всёхъ казаковъ поселить по обоимъ безплоднымъ скатамъ кавказскаго хребта", гдф даже въ близкихъ предгоріяхъ не созр'яваетъ никакой хліббь, и изъ коихъ южный склонъ къ Черному морю отличается вообще большою крутизною, покрытою непроницаемымъ лѣсомъ, переплетеннымъ дикимъ виноградомъ и другими выющимися растеніями, а также имфеть много глубочайшихъ крутыхъ балокъ и водомоинъ, гдф даже донынф нфтъ никакихъ дорогъ. Хорошую же участь готовили бѣднымъ казакамъ за ихъ самоотверженную службу и всевозможныя лишенія. Вѣдь подобными планами, если бы стали приводить ихъ въ исполненіе, могли заварить въ Закубанскомъ краѣ такую кашу, которая оказалась бы гораздо круче отказа хоперскихъ и черноморскихъ казаковъ идти на переселеніе безъ воли царской, описаннаго въ третьей главѣ моего очерка по поводу составленнаго Филипсономъ такого же "практичнаго плана".

Нътъ, я полагаю, что объ этихъ планахъ лучше ужъ теперь молчать, чъмъ хвалить ихъ, да еще не въ мъру, какъ это дълаетъ г. Зиссерманъ.

Въ своемъ сочиненіи, указанномъ выше въ примъчаніи, г. Зиссерманъ сказалъ, что "ни мысль о выселеніи черкесовъ и колонизаціи этого края, ни даже самая система дъйствій, къ этой цъли направленныхъ, не принадлежали графу Евдокимову, и что онъ были выработаны за пять лътъ до назначенія графа въ Кубанскую область".

Все это чистъйшій вымысель автора.

Мысль о заселеніи Кавказа русскимъ населеніемъ также стара, какъ и самое начало этой войны, восходящее къ царствованію Іоанна Грознаго, назадъ тому три въка. Первоначально поселены были въ двухъ давно исчезнувшихъ городкахъ на р. Терекв, называвшихся Терки, стрвльцы и казаки городовые и вольные, потомки которыхъ составляетъ до нынъ Кизляро-Гребенской полкъ. При Петръ Великомъ занята была на р. Сулакъ крѣпость св. Креста и поселено въ нѣсколькихъ казачьихъ городкахъ 1,000 семействъ донскихъ казаковъ. При Аннъ Іоанновив крвпость на Сулакв и прибрежныя къ Каспійскому морю покоренныя нами персидскія провинціи, по случаю чрезвычайно вреднаго климата и значительной смертности войска и народа, были отданы обратно Персіи, а гарнизонъ и все казачье населеніе сведены на лівый берегь Терека, гді и были водворены первый въ новопостроенной крыпости Кизляры, а послыднее въ ияти станицахъ, изъ коихъ одна ниже Кизляра на устъв реки, а прочія вверхъ по ней. Въ царствованіе Екатерины Великой заселеніе Кавказа получило громадные разм'єры. По ея повел'єнію, въ 1763 году, колонизація наша двинулась вверхъ по Тереку отъ Гребенскихъ городковъ (станицъ), переселившихся изъ горъ на лѣвую сторону этой рѣки еще въ 1711 году, до Моздока, и на этомъ пространствъ водворено было шесть станицъ

изъ переселенныхъ съ Волги 517 семействъ казаковъ, да съ Дона 100 семействъ и обращенной въ казаки же Моздокской легіонной команды въ числь 335 нижнихъ чиновъ. Изъ этихъ поселеній образовался Моздокскій казачій полкъ. При этомъ самый Моздокъ быль устроень и возведень на степень города съ крвпостью. Въ 1775 году, по проекту князя Потемкина, утвержденному Екатериной II, занята линія Моздокская отъ г. Моздока, чрезъ нынѣшній г. Ставрополь, на пространств 500 верстъ, до границы Донской у р. Средняго-Егорлыка, гдв были уже сторожевые посты войска Донскаго. На этой линіи поселены переведенные, опять таки съ Волги и Хопра, волжскіе и хоперскіе казаки, составившіе два казачьихъ полка. Въ 1785 году Екатерина II повелъла: отъ г. Царицына до Кавказской линіи по степи, и отъ линіи Азовской до Черкаска стараго, стоявшаго на островъ между ръками Дономъ и Аксаемъ, построить почтовые дворы и приложить стараніе о заселеніи тіхъ дорогь, полагая одну станцію отъ другой отъ 15 до 30 версть, а для безопасности селеній обносить ихъ земляными укрупленіями. Вследъ за темъ, на протяжении всей этой Азовской линии, позади и параллельно съ нею зачиналась и росла быстро русская гражданская колонизація. Въ 1792 году поселены съ Дона кубанскіе казаки, отъ Усть-Лабы, вверхъ по Кубани, чрезъ Прочный-окопъ до Темнаго лъса и далъе до редута Воровсколъснаго, въ числъ 1,000 семействъ, и составили Кубанскій казачій полкъ. Въ томъ же году переселены съ береговъ Днъпра и Буга запорожды на Таманскій полуостровъ и образовали изъ себя уже цёлое Черноморское казачье войско, отъ устья Лабы, внизъ по Кубани до впаденія ея въ море, въ числі 40 куреней или станицъ. Въ то же самое время, Суворовъ устроилъ все теченіе Кубани, до верховьевъ ея у Баталпашинска, цъпью укрѣпленій и сильныхъ постовъ, подготовляяя мѣста для будущей колонизаціи.

Итакъ, вотъ что сдѣлано было въ одно царствованіе Екатерины ея славными полководцами и государственными дѣятелями Потемкинымъ и Суворовымъ. Все это очень хорошо знали и двигали въ томъ же направленіи кавказскія дѣла преемники ихъ по управленію этимъ краемъ, изъ коихъ ближайшіе къ нашему времени были: Ермоловъ, Паскевичъ, Розенъ, Голо-

винъ, Нейдгартъ, Воронцовъ, Муравьевъ, Барятинскій и великій князь Михаилъ Николаевичъ.

Изъ нихъ въ смыслѣ дальнъйшаго движенія русской колонизаціи дъйствовали: Ермоловъ—переселившій съ Азовской линіи Хоперскій полкъ на Кубань и Куму, а Волгскій полкъ на Малку и Подкумокъ, Головинъ— положившій начало Лабинской линіи за Кубанью, Воронцовъ— заселившій военно-грузинскую дорогу и Сунженскую линію; въ начал'в управленія кн. Барятинскаго — занята Урупская линія и при немъ же была начата, а при великомъ князѣ Михаилѣ Николаевичѣ совершена графомъ Евдокимовымъ, въ три года, самая огромнъйшая и послъдняя колонизація, простиравшаяся до 90 станицъ и поселковъ и 16,000 семействъ переселенцевъ, преимущественно изъ казаковъ и частію гражданскаго населенія и женатыхъ нижнихъ чиновъ.

Итакъ, кому же приписать мысль о колонизаціи западнаго Кавказа?

Очевидно, приписать ее исключительно кому-либо нельзя, по-тому что всё дёйствовали подъ неотразимымъ вліяніемъ той исторической необходимости, которая вынудила Россію дѣйствовать наступательно для завоеванія и упроченія за собою всего Кавказскаго перешейка, между Чернымъ и Каспійскимъ морями, имѣющаго политическую и при томъ міровую важность для безопасности нашего обширнаго отечества. Оцѣнка этого великаго событія, по справедливому замѣчанію генерала Филипсона, въ его посмертныхъ Запискахъ, еще впереди!..

\A уже доказалъ выше и подробно, въ первыхъ главахъ моей статьи, что мысль объ изгнаніи черкесовъ въ Турцію принадлежала графу Евдокимову и никому болье, что онъ самъ выполниль ее въ точности и о чемъ тоже упоминается въ приведенной мною выше высочайшей грамотъ.

Я не спорю, что можеть быть кто-нибудь писаль объ этомъ и ранве Евдокимова; охотниковъ до проектовъ во то время было много. Но графъ Евдокимовъ не только составилъ объ этомъ свое предположеніе, одобренное самимъ государемъ Александромъ II, но и привелъ его въ точное исполненіе.

А въ этомъ и заключалась вся суть дѣла. Говорили, что князю Барятинскому и графу Евдокимову даны были огромныя средства для покоренія Кавказа.

Это правда.

Но спрашивается, что бы сдълаль съ этими средствами Филипсонъ на западномъ Кавказъ, судя по его плану, заключительныя слова котораго приведены мною выше? Онъ началь бы при покореніи горцевь проводить гуманныя міры, какъ самъ говорить, а именно: лаской и заботами объ ихъ благосостояніи. устраненіемъ різкихъ нововведеній, дозволеніемъ свободныхъ повздокъ въ Турцію (удивительно! какъ это Филипсонъ, при его ум'в, не сознавалъ огромнаго вреда для Россіи отъ этихъ сношеній?) и над'вялся бы на время и привычку къ покорности... Все это, какъ всякій даже и не военный читатель пойметь, сулило очень долгую пъсню; все это сопровождалось бы красноръчивыми реляціями въ родъ тъхъ, какими при императоръ Никола Павлович морочилъ Петербургъ Раевскій съ Черноморской береговой линіи, какъ это описано въ Запискахъ самого же Филипсона, а дёла оставались бы въ прежнемъ положеніи. Нътъ, нуженъ былъ ръшительный и энергическій полководецъ, и его нашель князь Барятинскій въ лиці графа Евдокимова, блистательно оправдавшаго надежды императора Александра II и всей Россіи.

Что касается того, будто даже самая система дѣйствій, къ этой цѣли направленныхъ, т. е. къ заселенію края, не принадлежала графу Евдокимову, а была выработана за пять лѣтъ до назначенія его въ Кубанскую область, — то мнѣ остается, послѣ всего вышеизложеннаго, въ опроверженіе этихъ вымысловъ, только указать на эту выработанную систему, изложенную въ 3-й главѣ моего очерка, а также на то, какіе она дала результаты, почему была оставлена и замѣнена графомъ Евдокимовымъ, съ высочайшаго одобренія, другою системою, правда не новою, а практиковавшеюся до него 20 лѣтъ, но значительно видоизмѣненною имъ къ лучшему облегченію колонизаціи, а потому и давшею самые быстрые и блистательные результаты, отъ которыхъ самъ покойный Государь былъ въ восторгѣ.

Не лишнимъ будетъ разъяснить, что выше указанная новая система дъйствій, направленная къ быстрой колонизаціи западнаго Кавказа, вполнъ извъстна была г. Зиссерману, потому что въ его командованіе 1-ю бригадою Кубанскаго казачьяго войска онъ же самъ приводиль ее въ исполненіе назначеніемъ и отправленіемъ казачьихъ семействъ на переселеніе, точно также

какъ и высочайшій рескрипть, предварительно одобрившій эту систему, о коемъ я упоминаль еще въ первыхъ главахъ моей статьи, быль предъ главами г. Зиссермана, потому что печатные экземпляры его были разосланы во всѣ полковыя и станичныя управленія для обнародованія всему населенію. Какъ же онъ рѣшается теперь говорить, что все это принадлежало другимъ лицамъ?

Съ необыкновенною развязностію низведя графа Евдокимова на степень простаго исполнителя какихъ-то чужихъ плановъ и обозвавъ его, безъ дальней церемоніи, человѣкомъ будто бы безъ всякаго образованія, происходящимъ изъ солдатскихъ дѣтей и даже хамомъ (слова г. Зиссермана!), авторъ вдругъ переходитъ въ сильный хвалебный, очевидно напускной, тонъ, выразивъ его такъ: "онъ былъ только геніальный, энергически непреклонный исполнитель и организаторъ подробностей выполненія чужаго плана". Все это чистѣйшая фантазія, чтобы не сказать болѣе...

Странно, что г. Зиссерманъ геніальнымъ человѣкомъ называетъ того, кто по его же собственному опредѣленію былъ не болѣе, какъ простой исполнитель чужихъ плановъ. Геніальные люди всѣ, сколько ихъ не было на свѣтѣ, дѣйствовали самостоятельно, по личной иниціативѣ. Евдокимовъ не былъ геній, но своею быстрою системою горной войны, давшей поразительно-блистательные результаты, привелъ въ восторгъ всю Россію; это былъ дѣйствительно великій русскій полководецъ своего времени, слава царствованія Александра II, "золотой самородокъ", какъ мѣтко назвалъ его князь Барятинскій.

Упомянутая система горной войны заключалась, какъ всёмъ старымъ кавказцамъ извёстно, въ проложении чрезъ дремучіе лѣса, покрывавшіе предгоріе главнаго хребта и подступы къ нимъ, просѣкъ широкихъ, разработкѣ дорогъ, освѣщеніи горныхъ трущобъ и затѣмъ колонизаціи занятыхъ нами мѣстъ. Эту систему не Евдокимовъ выдумалъ; она являлась въ нашихъ дѣйствіяхъ противъ горцевъ временно еще тогда, когда онъ былъ штабъ-офицеромъ. Но онъ ее усвоилъ и развилъ вполнѣ, призналъ единственнымъ средствомъ къ покоренію Кавказа, до того, что не разъ говаривалъ, что для покоренія края нужны топоры и лопаты, потому что горцы никогда не могли стоять твердо противъ нашихъ войскъ въ открытомъ бою, за то въ своихъ горныхъ трущобахъ, закрытыхъ лѣсами, они были опаснымъ для насъ непріятелемъ и неоднократно наносили нашимъ войскамъ

страшныя пораженія. Эта система, правда, была чрезвычайно обременительна для физическихъ силъ войскъ своими огромными работами и приводила ихъ въ большое изнуреніе, но другаго средства не было, чтобъ войска могли свободно и безопасно проникать до жилищъ горцевъ и вытъснять ихъ изъ оныхъ, или заставлять покориться безусловно.

Вполи справедливо также и то, что покореніе графомъ Евдокимовымъ восточнаго Кавказа по плану князя Барятинскаго, составленному при участіи Евдокимова, а западнаго Кавказа по собственному своему плану—имѣло для Россіи великое міровое значеніе, что и не замедлило выразиться покореніемъ вскорѣ средней Азіи и дальнѣйшимъ туда движеніемъ, возбудившимъ зависть въ западной Европѣ и всполошившимъ Англію...

Вотъ почему очень умный генералъ Филипсонъ и сказалъ пророчески, что оцѣнка этого великаго событія — еще впереди! Онъ же самъ сознался, что если-бъ ему поручено было покореніе западнаго Кавказа, онъ никогда не выполнилъ бы этого такъ быстро и съ такими рѣшительными результатами, какъ достигъ того графъ Евдокимовъ. Все это доказываетъ, что Евдокимовъ обладалъ дѣйствительно свѣтлымъ, проницательнымъ природнымъ умомъ въ военномъ дѣлѣ, а практическою школой ему послужила продолжительная боевая служба его въ той же Кавказской войнѣ, причемъ онъ вполнѣ имѣлъ возможность изучить какъ сильныя, такъ и слабыя стороны всѣхъ горскихъ народовъ, боровшихся съ Россіею, а когда настало его время, порѣшилъ эту вѣковую войну безповоротно въ пять лѣтъ, тогда какъ до него, со времени Екатерины Великой, борьба тянулась сотню лѣтъ...

Перейду къ разсмотрѣнію сдѣланной г. Зиссерманомъ характеристики графа Евдокимова съ нравственной стороны.

## IX.

На стр. 49 пятой тетради "Русскаго Архива" 1884 г., приведя разсказъ М. И. Венюкова о постройкѣ какого-то моста не на мѣстѣ, яко-бы съ цѣлію предоставить выгоды инженерамъ, г. Зиссерманъ говоритъ: "все это остроты: ремонтъ такого моста слишкомъ ничтожная работа, чтобъ соблазнить инженеровъ, имѣвшихъ другіе случаи пожирнѣе для наживы, а самъ графъ Евдо-

кимовъ, при желаніи, могъ положить себѣ въ карманъ достаточно казенныхъ денегъ и безъ такихъ не хитрыхъ измышленій. Онъ это дѣйствительно и дѣлалъ — (это говоритъ г. Зиссерманъ), не составляя почти исключенія изъ всей плеяды превосходительныхъ отцовъ-командировъ; но только о немъ кричали больше, чѣмъ о другихъ; еще болѣе не прощали его дѣйствительно замѣчательныхъ способностей и несомнѣнно важныхъ заслугъ, сторицею окупавшихъ тѣ десятки или сотни тысячъ казенныхъ денегъ, которыя онъ себѣ присвоилъ".

На стр. 429, кн. 6, 1884 г. "Русскаго Архива" г. Зиссерманъ продолжаетъ: "Если Евдокимовъ, предположимъ, пользовался за всю свою службу милліономъ рублей (а въ выноскѣ сказано: "въ дѣйствительности я не думаю, чтобы онъ хватилъ и половину милліона"), то, благодаря ему, окончаніе Кавказской войны даже однимъ годомъ ранѣе уже принесло намъ десять милліоновъ сбереженія".

Нѣтъ, г. Зиссерманъ, не однимъ годомъ ранѣе кончилъ Евдокимовъ войну, которой и конца никто предвидѣть не могъ, а кладите на это прямо добрый десятокъ лѣтъ, а то, пожалуй, и болѣе, судя по приведенному мною выше плану Филипсона, считавшагося тогда на Кавказѣ лучшимъ генераломъ въ военномъ смыслѣ, да и это еще подлежало большому сомнѣнію. А если все это такъ, если Евдокимовъ избавилъ Россію отъ продолженія нескончаемой войны, отъ новыхъ потерь войсками и отъ расходовъ милліоновъ на двѣсти, то изъ-за чего же вы, г. Зиссерманъ, распинаетесь? Изъ-за чистоты нравственной? Но объ этомъ разсуждать вамъ уже вовсе не подобаетъ....

Чѣмъ же г. Зиссерманъ подтверждаетъ вышеизложенныя, столь тяжкія, обвиненія противъ графа Евдокимова?

Да рѣшительно ни чѣмъ.

Въ своихъ сказаніяхъ г. Зиссерманъ приводитъ фактъ, вполнѣ идущій въ разрѣзъ съ его же обвиненіями, а именно, что въ бытность въ Пятигорскѣ на водахъ узналъ, что графъ испытываетъ денежныя затрудненія. Какъ же согласить все это, т. е. обвиненіе въ накопленіи большихъ капиталовъ и почти вслѣдъ за тѣмъ денежныя затрудненія? Итакъ, все это отзывается голословнымъ вымысломъ.

Въ одномъ изъ своихъ разсужденій относительно службы графа еще въ молодые годы въ Дагестанъ, а потомъ во время

командованія правымъ флангомъ Кавказской линіи, г. Зиссерманъ вторитъ г. Ольшевскому, выражаясь такъ, что "Евдокимовъ еще въ молодые годы началъ запускать руки въ казенный карманъ". Любопытно знать: откуда это извъстно автору, не бывшему тогда не только на Кавказѣ, но и на службѣ? А относительно праваго фланга, гдѣ опять-таки г. Зиссерманъ вовсе тогда не былъ, говоритъ, что запусканіе рукъ относилось вѣроятно (т. е. какъ же это вѣроятно?) все къ той же милиціи, какъ и на лѣвомъ флангѣ, къ постройкѣ мостовъ, къ заготовленію сѣна для зимнихъ экспедицій и проч. Противъ этого я могу сказать утвердительно, что все это неправда. Въ первыхъ главахъ моей статьи я далъ уже на это обстоятельный отвѣтъ г. Ольшевскому, а потому и не считаю нужнымъ повторять его г. Зиссерману, такъ какъ онъ сочиняетъ подобные разсказы съ чужаго голоса.

Что касается того, что графъ Евдокимовъ будто бы на правомъ флангѣ не пользовался сочувствіемъ и расположеніемъ подчиненныхъ, то и этого г. Зиссерманъ, какъ не бывшій тогда вовсе на этомъ флангѣ, знать не могъ и говоритъ опять-таки неправду. Далѣе продолжаетъ:

"о немъ сочинались анекдоты, принимавшіеся многими на вѣру и затѣмъ передавались уже какъ факты; вездѣ эти разсказы вызывали и смѣхъ, и злорадство, и презрѣніе, смотря по слушателямъ; а защитниковъ не являлось ни откуда. Чему же приписать такія злорадовраждебныя, презрительныя отношенія къ Евдокимову? Во первыхъ, низкое происхожденіе (выскочка), что почти никогда не прощается людямъ, особенно если они своими талантами выдѣляются изъ толпы". Далѣе: "поэтому и Евдокимову—кантонисту, хаму, не прощались ни его титулъ, ни его извѣстность".

Все это, снова повторю я, составляетъ собственное сочинение г. Зиссермана, т. е. полнъйшую неправду.

Не сочувствовали Евдокимову, правда, только такіе господа, какъ панъ Іедлинскій, именно въ то время служившій на Лабинской линіи, гдѣ онъ командоваль казачьимъ полкомъ, безмѣрно кутилъ, упражнялся въ извѣстномъ всѣмъ его безстыдномъ и пошломъ краснорѣчіи, особенно на счетъ Заводовскаго и Евдокимова, и, надѣясь на покровительство князя Воронцова, развилъ свои выходки до того, что предпринялъ съ отрядомъ движеніе за Лабу, съ орудійною пальбою, будто бы противъ того самаго сборища горцевъ, скрывавшагося, по его словамъ, въ ближайшемъ лѣсу, но котораго, однако, изъ отряда никто не ви-

даль и которое нам'вревалось сділать нападеніе на пробіжавшаго предъ этимъ по Кубани наследника цесаревича (покойнаго императора Александра II). Все это Іедлинскій сдёлаль злонам вренно для того, чтобы обнаружить, будто командовавшій войсками генераль Заводовскій и начальникъ праваго фланга генералъ Евдокимовъ обманули цесаревича, доложивъ ему, что сборище горцевъ нам'трено сделать на него нападение при проъздъ по Лабинской линіи, куда яко бы они не хотъли пускать наслъдника по своимъ корыстнымъ видамъ, — вслъдствіе чего поъздка по Лабъ была отмънена, а направлена по Кубани. Но Іедлинскій не зналь одного, что это изв'ястіе не было выдумано Заводовскимъ или Евдокимовымъ, а сообщено съ Черноморской кордонной линіи генераломъ Рашпилемъ и что сборище горцевъ было, дъйствительно, въ готовности сдълать нападеніе, но, узнавъ, о повздкв его высочества по Кубани — разошлось по домамъ, какъ это подтвердилось следствиемъ, произведеннымъ присланнымъ изъ Петербурга жандармскимъ полковникомъ. За эту дерзкую выходку Іедлинскаго князь Воронцовъ, сопровождавшій также наслёдника вмёстё съ Заводовскимъ и Евдокимовымъ, приказомъ по арміи предписаль арестовать Іедлинскаго и выдержать на гауптвахтъ въ кръп. Усть-Лабинской одинъ мъсяцъ.

Позже, когда графъ Евдокимовъ былъ въ Кубанской области, ему не сочувствовали, кромѣ Іедлинскаго, подобные же ему, очень, впрочемъ, немногіе, изъ аристократовъ, людей легкомысленныхъ. Другія же лица, также изъ молодыхъ аристократовъ, люди благоразумные, напротивъ, считали за особую честь состоять на службѣ лично при графѣ и отъ этого только выиграли и по службѣ, и въ общемъ мнѣніи, таковы были: флигель-адъютантъ гвардіи поручикъ князъ Суворовъ, генеральнаго штаба капитанъ графъ Кутайсовъ и личнымъ его адъютантомъ гвардіи капитанъ Бутурлинъ, изъ коихъ два послѣдніе состоятъ нынѣ въ чинахъ генераловъ свиты его величества.

Возвращаясь опять ко времени пребыванія Евдокимова, на правомъ флангѣ, я долженъ сказать, что, будучи мѣстнымъ уроженцемъ праваго фланга изъ старыхъ хоперскихъ казаковъ и начавъ службу очень молодымъ, я въ 1840 году былъ офицеромъ и полковымъ адъютантомъ, а въ 1844 же году уже старшимъ адъютантомъ Кавказскаго линейнаго войска; именно съ этого

года я узналъ лично Евдокимова, когда онъ былъ назначенъ командиромъ Волжскаго казачьяго полка, вскоръ преобразованнаго въ бригаду, а потому самымъ положительнымъ образомъ утверждаю, что Евдокимовь быль на счету у начальства какь одинъ изъ лучшихъ бригадныхъ командировъ, память о которомъ до нын' сохраняють старые волжскіе казаки; что затімь на правомъ флангъ, а позже въ Кубанской области — Евдокимовъ пользовался самымъ глубокимъ уваженіемъ и искреннимъ расположеніемъ со стороны всёхъ подчиненныхъ. Всё знаютъ, что онъ въ обращении быль человъкомъ спокойнымъ, серьезнымъ, но не холоднымъ, а обходительнымъ и вѣжливымъ; во всякое дѣло входиль съ полнымъ вниманіемъ и отдаваль приказанія точныя и опредълительныя. Внъ службы, въ домашнемъ быту, или въ общественныхъ собраніяхъ, онъ быль очень любезнымъ, гостепріимнымъ, ласковымъ и разговорчивымъ. Расположение и сочувствие къ нему всёхъ безъ различія слоевъ военныхъ и общественныхъ выразилось особенно рельефно и неподдёльно въ данномъ ему прощальномъ объдъ по окончании войны, описанномъ въ первыхъ главахъ моей статьи, на которомъ самъ же Зиссерманъ говорилъ первую прощальную рѣчь.

Вев многоръчивые разсказы г. Зиссермана въ этомъ отношеніи о графъ Евдокимовъ—суть не болье, какъ вымыслы собственнаго его сочиненія, отличающіеся изумительнымъ злоязычіемъ.

А еще твердить г. Зиссермань, что онь держится правила "ничего не выдумывать, не говорить положительно о томь, чего не знаеть". Далье добавляеть, что: "будеть весьма благодарень, если кто изъ старыхъ кавказцевь укажеть на очевидныя измышленія". Не знаю, будеть ли г. Зиссермань доволень моими разъясненіями и опроверженіями? Но могу его увърить въ одномъ, что они вызваны его непомърными самовосхваленіями и влобными выходками противъ графа Евдокимова, что и вынудило меня на старости льть взяться за перс и дать автору хотя нъкоторый отпоръ, чтобъ онъ быль въ своихъ писаніяхъ болье осмотрительнымъ и правдивымъ, а не разсказываль "Азовскія басни донскому казаку".

На стр. 431, тетради 6, 1884 г. "Русскаго Архива", г. Зиссерманъ, говоря о пользованіи командирами частей яко-бы незаконными доходами, пояснилъ, что пользованіе выгодами отъ коман-

дованія полковъ не упускаль никто: ни генеральный штабъ, ни аристократы, бѣдные и богатые, ни скороспѣлые карьеристы. По словамъ г. Зиссермана, до такой степени будто бы узаконилось и освятилось обычаемъ, что командованіе военною частью считалось "наградою, даваемою именно съ цѣлію доставить случай матеріальнаго обезпеченія за прежнюю полезную службу".

Я позволяю себѣ питать надежду, что А. Л. Зиссерманъ не откажется отъ того, что онъ не одинъ разъ лично мнѣ разъяснялъ эту теорію, именно въ примѣненіи къ себѣ, утверждая, что графъ Евдокимовъ далъ ему 1-ю бригаду въ награду за прежнюю его полезную службу, "для доставленія матеріальнаго обезпеченія". Не мало я дивился тогда такой развязности г. Зиссермана...

Извъстно, что командование регулярными частями, гдъ вся матеріальная часть лежала на непосредственной личной отв'ьтственности командировъ, было одно дѣло, за которое они сами вполнъ и отвъчали. На дълаемые имъ казенные отпуски деньгами и вещами, точно по нормальнымъ штатамъ опредвленными, они не только обязаны были содержать свои части въ полной исправности, но и имъть въ запасъ экономіи отъ 10 до 15 и даже болбе тысячь рублей, для сдачи этой части новому командиру, на случай браковки какихъ-либо вещей, оружія, обоза и подъемныхъ лошадей. Если, за всемъ этимъ, были еще какіялибо сбереженія отъ означенныхъ казенныхъ отпусковъ, то казна въ то время даже не имъла права требовать показанія этихъ сбереженій къ зачету и они дълались достояніемъ командира части, который, надо замётить, въ то время получаль самъ содержаніе гораздо мен'яе, чімь вь половину противь нынішнихь окладовь, а расходы несь на представительство такіе же, какъ и нынъшніе командиры, и даже гораздо болье по военному времени, о чемъ и самъ г. Зиссерманъ не разъ упоминаетъ.

Таковъ былъ общій тогда порядокъ, изв'єстный самому государю, и армія отъ него вообще нисколько не страдала, напротивъ, единство власти въ частяхъ было поставлено, какъ и сл'єдуетъ, гораздо тверже. Это признаютъ вс'в военные авторитеты того времени, а въ томъ числ'є и генералъ Филипсонъ въ своихъ посмертныхъ Запискахъ. А командиры частей избирались всегда изъ лицъ, выдающихся отличными способностями и заслугами.

Хороша была бы армія, если бы въ ней на такія важныя мѣста назначались лица исключительно съ цѣлію матеріальнаго обезпеченія, какъ совершенно несправедливо говорить авторъ. Достаточно привести нѣсколько именъ самыхъ боевыхъ генераловъ, бывшихъ полковыми или батарейными командирами, чтобъ изобличить г. Зиссермана въ явной невѣрности вымышленной имъ теоріи. Кто изъ кавказцевъ не знаетъ генераловъ: Полтинина, Круковскаго, Слѣпцова, Лабынцова, Кемферта, Баженова, Тихоцкаго, Петрова, Джомордидзе, Геймана, Левашова, Тергукасова, Грамотина, Авикова, Есакова, Кульстрема, Цытовича, Губскаго, Оглобжіо, князя Захарія Чавчавадзе, князя Амилохварова, трехъ братьевъ Комаровыхъ, двухъ братьевъ Гурчиныхъ и весьма многихъ другихъ, изъ которыхъ я могъ бы составить огромный списокъ. Всѣ они составляли, а находящіеся и по нынѣ въ живыхъ составляють цвѣтъ и гордость русской арміи.

Не мало изъ такихъ командировъ достигло очень высокаго положенія, таковы были и есть: князь Аргутинскій, князь Барятинскій, князь Дондуковъ-Корсаковъ, князь Орбеліани, два князя Святополки-Мирскіе, Радецкій, Козловскій и, наконецъ, графъ Евдокимовъ. Что же всё эти лица, по огульному мнѣнію г. Зиссермана, выше мною приведенному, были назначены въ полковые командиры не потому, что всё они были выдающихся отличныхъ дарованій, обладали примѣрнымъ мужествомъ, храбростію, честію и всёми нужными воинскими качествами и добродѣтелями, чтобъ быть образцовыми командирами, а собственно и исключительно для доставленія имъ матеріальнаго обезпеченія? У кого изъ военныхъ людей повернется языкъ, чтобъ сказать такую нелѣпость? 1)......

Что касается разсказа, будто бы Д. А. Милютинъ, вскоръ по назначении начальникомъ штаба, настаивалъ у князя Барятинскаго на удалении генерала Евдокимова, за дълаемыя имъ будто бы злоупотребленія, то я ръшительно утверждаю, что это чистъйшій вымысель. Не такой человъкъ былъ князь Барятинскій, чтобъ ему дълалъ такія указанія его начальникъ штаба, особенно противъ лица, избраннаго имъ для покоренія восточ-

<sup>1)</sup> Мы опускаемъ далѣе подробности о дѣйствіяхъ нѣкоторыхъ командировъ казачьихъ полковъ и бригадъ. Ред.

наго Кавказа. Да и самъ Д. А. Милютинъ, по его высокому уму, благородству и деликатности, вовсе не былъ способенъ къ столь очевидно неумъстнымъ домогательствамъ, тъмъ болъе, что вскоръ по пріъздъ онъ и не имълъ возможности, въ короткое время, ознакомиться съ положеніемъ обширнаго Кавказскаго края, а еще менъе узнать даже нравственныя качества главныхъ дъйствующихъ лицъ, въ числъ коихъ былъ генералъ Евдокимовъ.

На дальнъйшія злоязычныя выходки г. Зиссермана относительно частной жизни графа Евдокимова нътъ даже надобности отвъчать, — до того онъ очевидно нельшы.

### X.

Считаемъ, однако, необходимымъ, съ своей стороны, сказать нѣсколько словъ о дѣятельности покойнаго графа Евдокимова, во время жительства его на пожалованномъ ему участкѣ земли близъ Желѣзноводска, въ количествѣ 9,070 десятинъ, на которомъ онъ устроилъ хуторъ "Новый Ведень", въ память взятія имъ штурмомъ резиденціи Шамиля—Стараго Веденя. Это имѣніе онъ завѣщалъ вдовѣ генералъ-маіора графинѣ Аннѣ Ивановнѣ Доливо-Добровольской-Евдокимовой, родной племянницѣ графини, съ ея дѣтьми. Особа эта была воспитана въ семействѣ графа вмѣсто дочери и вышла замужъ за упомянутое лицо, къ которому, по просьбѣ графа, съ высочайшаго разрѣшенія, перешелъ и графскій титулъ съ потомствомъ.

Достигнувъ полной свободы, которой онъ, повидимому, такъ настойчиво домогался, графъ Евдокимовъ очутился безъ всякаго дѣла и скучалъ своею бездѣятельностію. Жилъ онъ скромно и, можно сказать, уединенно, за исключеніемъ рѣдкихъ посѣщеній мѣстныхъ и пріѣзжихъ знакомыхъ. Нужно было, слѣдовательно, создать себѣ хоть какое-нибудь подобіе той кипучей дѣятельности, въ которой онъ провелъ всю свою долговременную службу. И вотъ онъ началъ устраивать свое имѣніе. Такъ какъ я жилъ въ станицѣ Баталпашинской на Кубани (нынѣ уѣздный городъ), въ 90 верстахъ отъ Пятигорска, мѣста жительства графа, то мнѣ нерѣдко приходилось съ нимъ видѣться. Долженъ объяснить, что я не считалъ себя въ числѣ приближенныхъ лицъ къ графу и не принадлежалъ къ тѣмъ, которые составляли всегдашнюю его обстановку. Я былъ изъ новыхъ его подчиненныхъ, будучи пере-

данъ графу послѣ раздѣленія, какъ выше сказано, въ концѣ 1860 года, Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, бывшимъ наказнымъ атаманомъ войска генераль-лейтенантомъ Рудзевичемъ, при которомъ я состоялъ дежурнымъ штабъ-офицеромъ войсковаго дежурства. Не смотря на это, графъ относился ко мнѣ всегда съ довѣріемъ, что можно видѣть изъ тѣхъ порученій, какія онъ дѣлалъ мнѣ по службѣ, какъ о томъ не разъ я упоминалъ въ предыдущихъ главахъ моего очерка.

Въ началъ своей новой хозяйственной дъятельности, графъ совътовался со мною на счетъ постройки въ его имъніи водяной мельницы на р. Кумъ, протекающей чрезъ его земли. Я далъ мнѣніе, чтобъ мельницу построить простую, обыкновенной конструкціи, снастей на 6, стоимостью не болѣе 4 тыс. руб., чтобъ не дѣлать безполезныхъ затратъ, на томъ основаніи, что въ то время никакихъ сколько-нибудь значительныхъ поселеній вблизи его земли не было, а слѣдовательно могли молоть хлѣбъ и обрушивать просо только татары ближайшаго аула Канглы, въ ограниченномъ количествъ, не на продажу, а исключительно для своего потребленія. Графъ вполнъ одобрилъ мое мнъніе. Но приступивъ къ постройкъ мельницы, онъ выписалъ ученаго инженеръ-технолога, который постепенно склонилъ графа къ своему плану, при исполнени котораго оказалось нужнымъ сдълать запруду ръки изъ каменной плотины, со шлюзами, саженей въ 20, а потомъ, для большей прочности этой плотины, употребить чугуна до 10 тыс. пудовъ. Дѣло приняло исподволь широкіе размѣры, которымъ и характеръ графа, чисто-русскій, вполнѣ соотвѣтствовалъ. И чрезъ два года явилась мельница каменная, двухъ-этажная, уже крупчатка, а не простая, съ разными новъйшими приспособленіями, обошедшаяся до 80 тыс. руб., а молоть на ней было нечего. На такую мельницу требовался оборотный капиталь до 15 тыс. руб., а графъ очень ствснялся его дать, и мельница начала работать очень мало покупнаго хлвба, а теперь, кажется, вовсе стоить безъ дела. Затемъ, онъ предпринялъ обводнить свою землю и сдълаль на разныхъ балкахъ до 10 огромныхъ земляныхъ плотинъ для задержки дождевой и снъговой воды. Вмъсто того, чтобъ поставить хуторъ на берегу р. Кумы, какъ ему совътовали, графъ поставиль его ближе къ Желъзноводску, на небольшомъ ручьъ остывшей желъзной воды, оттоль вытекающемъ, и сдёлаль на немъ два большихъ пруда. Вблизи нижняго пруда поставиль каменный домъ съ нижнимъ въ землъ помъщениемъ для прислуги и рабочихъ. Но чрезъ два

года вода изъ пруда проникла въ нижній этажь и затопила его. Одновременно съ этимъ онъ сталъ разводить фруктовый и виноградный сады на пространствъ 70 десятинъ, выписываль для традный сады на пространстве то десятинь, выписываль для этого фруктовыя деревья и виноградныя лозы изъ Крыма, Кахетіи и Кизляра. Наконецъ, устроилъ еще винокуренный заводъ, обошедшійся до 70 тыс. руб., и былъ радъ, когда началось куреніе вина. Нужно зам'єтить, что графъ, посл'є полученія имъ тяжелыхъ ранъ въ Дагестанъ, когда онъ былъ еще маіоромъ, совершенно прекратиль употреблять не только водку или вино, но даже и пиво, и пилъ обыкновенно чай, а за столомъ воду и въ концѣ стола стаканъ чаю. Чрезъ годъ послѣ устройства завода, онъ началъ въ немъ разочаровываться. Вмѣсто ожидаемыхъ выгодъ, являлись въ счетахъ дефициты, потому что искусные люди по этой части начали обкрадывать его заводъ самымъ возмутительнымъ образомъ. То оказывалась утечка спирту, то усышка; надо думать, что было даже и прямое воровство, и такъ далѣе, а графъ понималъ это дѣло столько же, какъ китайскую грамоту. Сверхъ всего этого, онъ былъ большой любитель лошадей, хорошій наѣздникъ и стрѣлокъ, а потому завелъ конный табунъ до 1,000 лошадей отличныхъ породъ, для чего къ маткамъ мѣстнымъ кабардинскимъ выписывалъ производителей жеребцовъ изъ Персіи и изъ внутреннихъ губерній. Имѣлъ стадо племеннаго рогатаго скота подольской породы головъ до 500 и, наконецъ, простыхъ волошскихъ овецъ до 12,000 головъ, которыхъ, впрочемъ, еще при жизни своей, продалъ, по моему совѣту, потому что другіе хозяева имѣли отъ этого доходъ—и отъ продажи шерсти, и отъ приплода, а у графа дѣло это шло на убытокъ отъ дурнаго присмотра. Это, такъ сказать, только сжатый очеркъ хозяйственной дѣятельности графа, не вдаваясь въ большія подробности. по этой части начали обкрадывать его заводъ самымъ возмутиподробности.

Оба автора, о коихъ идетъ рѣчь въ моей статъѣ, писавшіе о графѣ Евдокимовѣ, усиливаются навести читателя на ту мысль, что будто графъ не упускалъ случая эксплоатировать подчиненныхъ ему частныхъ начальниковъ въ свою личную пользу. Въ опроверженіе этого ложнаго вымысла заявляю, что по просьбѣ графа, когда онъ былъ еще во власти, я построилъ ему на Кубани изъ купленнаго имъ самимъ сосноваго лѣсу шесть избъ для его новаго имѣнія близь Желѣзноводска, перевезъ ихъ туда и покрылъ желѣзомъ. За все это графъ заплатилъ мнѣ, по представленному мною счету, 2,269 руб. 70 коп., выславъ ихъ при самомъ любезномъ письмѣ 26-го сентября 1863 года изъ

Ставрополя. Письмо это, къ счастію, у меня сохранилось и препровождается въ редакцію "Русской Старины", съ просьбою напечатать его въ прим'вчаніи, какъ документъ, опровергающій неблаговидные про графа вымыслы 1).

Въ моихъ поъздкахъ къ графу на хуторъ, я постепенно пришелъ къ тому убъжденію, что все это въ общирныхъ размърахъ затъянное хозяйство создано графомъ для того, чтобъ наполнить пустоту, образовавщуюся отъ оставленія имъ кипучей и многообразной дъятельности служебной, и чтобъ развлечь себя хотъ чъмъ-нибудь отъ снъдавшей его скуки и праздности, къ которой онъ не могъ привыкнуть. Но я этого графу никогда не высказывалъ, напротивъ, неръдко поддакивалъ его предположеніямъ, чтобъ не огорчать. Разъ, однако, года за два до его кончины, въ бытность на хуторъ, послъ завтрака въ 11 часовъ утра, мы вдвоемъ пошли гулять по аллеямъ сада. Графъ началъ мало-по-малу разговоръ о своемъ хозяйствъ и сталъ роптать на многіе безпорядки, неурядицу и большіе расходы. Я слушалъ со вниманіемъ. Когда же онъ пересталъ говорить, я ръшился сдълать ему вопросъ:

— "Позвольте, ваше сіятельство, спросить васъ: для чего вы это свое хозяйство такъ широко распространяете и тѣмъ навлекаете себѣ такъ много хлопотъ и огорченій?"

При моемъ вопросъ графъ быстро повернулся ко мнъ, остановился и сказалъ:

— А что жъ мнѣ прикажете, почтеннѣйшій, дѣлать?

Итакъ, составленное мною раньше мнѣвіе подтвердилось собственнымъ сознаніемъ графа, что все это свое хозяйство онъ завелъ и распространилъ отъ нечего дѣлать.

Само собою понятно, что на такія широкія затім требовался и крупный капиталь, котораго у гр. Н. И. Евдокимова, по всімь видимымь обстоятельствамь, не было. Года чрезь два не боліє по водвореніи графа на хуторів, въ бытность мою въ Пятигорсків,

<sup>1) &</sup>quot;Примите мою искреннюю признательность, любезнѣйшій Иванъ Семеновичь, за всѣ ваши услуги, оказанныя мнѣ въ дѣлахъ устройства моего хозяйства. Деньги по представленному вами счету, всего двѣ тысячи двѣсти шестьдесятъ девять рублей семьдесятъ копѣекъ, при семъ препровождаются чрезъ маіора Аслинцова. Прошу увѣдомить меня о полученіи и принять увѣреніе въ искреннемъ моемъ къ вамъ уваженіи и совершенной преданности. Покорнѣйшій слуга гр. Н. Евдокимовъ".

<sup>26-</sup>го сентября 1863 г. Ставрополь.

гдѣ я останавливался на квартирѣ у одного родственника, человѣка почтеннаго, котораго зналь лично и графъ, онъ разсказалъ мнѣ не безъ удивленія, что графъ нуждается въ деньгахъ и началь занимать ихъ у разныхъ купцовь и разночинцевъ за 12% годовыхъ и при томъ занимать по тысячѣ и даже по 500 руб. Я тоже быль удивленъ этимъ разсказомъ, такъ какъ думалъ, что графъ все-таки за службу свою сдѣлалъ какія-либо сбереженія. Затѣмъ, отъ частныхъ лицъ, графъ перешелъ къ займамъ въ Пятигорскомъ городскомъ банкъ. Объ этихъ займахъ всѣ живущіе въ Пятигорскъ знали и говорили гласно. Да и самъ г. Зиссерманъ, вопреки своимъ обвиненіямъ, говоритъ, что, будучи на водахъ, узналъ, что графъ впалъ въ денежныя затрудненія. Послѣ смерти графъ оказалось частныхъ долговъ семнадцатъ тыс. руб., да въ банкѣ Пятигорскомъ 60 тыс. руб. и Ставропольскомъ 73 тыс. руб., всего 150 тыс. руб.

Къ этому надо прибавить, что, получая въ годъ содержанія 18 тыс. руб., онъ могъ половину его тратить на свое имѣніе, такъ какъ другой половины могло быть внолиѣ достаточно на содержаніе дома, по скромному образу жизни его съ семействомъ. Наконецъ, другой участокъ земли въ 7,000 десятинъ, ножалованный графу за Кубанью, недалеко отъ г. Ананы, на берегу Черпаго моря, на которомъ открыты были докольно обильные источники нефти, онъ сдалъ было, года за два до своей кончины, въ аренду на 30 лѣтъ какимъ-то предпріимчивымъ спекулянтамъ, съ платою впередъ за каждый годъ по 100 тыс. руб. Отъ этой операціи онъ былъ въ большомъ востортѣ и нерѣдко говорилъ, что вотъ теперь-то онъ точно будетъ графъ, получая крупный доходъ. Эти господа оказались, однако, просто аферистами: они за первый годъ точно заплатили ему впередъ 50 тыс. руб., которым онъ не преминулъ въ скоромъ времени бросить все въ ту же бездонную бочку—свое отъ нечего дѣзать заведеное хозийство,—а на другой годъ отказались отъ аренды и создали еще хлопотливый судебный процессъ для расторженія контракта.

Всё эти обстоятельства поставили графиню Александру Александровну въ необходимость завъщанное ей имъйне за Куб

сказано, въ количествъ 150,000 руб., выдала по завъщанію

сестрамъ графа 30,000 руб., постановка памятника обощлась 15,000 руб., собственныхъ долговъ заплатила 10,000 руб., осталось у ней отъ этого имѣнія 45,000 руб. Этотъ счетъ печатается здѣсь мною по желанію графини А. А. Евдокимовой. Сверхъ того, графинѣ назначена половинная пенсія за службу мужа ея, въ количествѣ пяти тысячъ руб. въ годъ.

Все это факты достовърные, не подлежащіе сомнънію. Нашлись, конечно, досужіе люди,—безъ нихъ въдь нигдъ нельзя обойтись,—утверждавшіе, что всѣ эти долги суть не болье, какъ маска. Но графъ Н. И. Евдокимовъ былъ вовсе не такой человъкъ, чтобъ надъвать, а еще менье носить маску, при нъкоторомъ невольномъ униженіи въ роли заемщика, тъмъ болье, что если у него и были какія-либо сбереженія, сдѣланныя на службъ, то ими онъ могъ располагать какъ собственностію, по своему усмотрѣнію, безъ всякаго опасенія.

Недоволенъ г. Зиссерманъ и прекраснымъ памятникомъ, поставленнымъ на могилѣ графа его супругою. Какъ лютеранинъ, онъ, конечно, не понимаетъ, что такіе именно памятники и ставятся на могилахъ всѣхъ православныхъ людей, по духу смиренія и по обычаямъ православной вѣры. Памятники же въ формѣ бронзоваго бюста ставить у насъ не въ обычаѣ. Если они и ставятся въ такой формѣ иногда монархамъ или полководцамъ, государственнымъ людямъ, знаменитымъ писателямъ, художникамъ и артистамъ, то такіе памятники далеко не всегда воздвигаются на могилахъ тѣхъ лицъ, для которыхъ они дѣлаются, а большею частію въ мѣстахъ общественныхъ и значительныхъ, на виду у всѣхъ, какъ выраженіе обще-государственнаго почета и признательности къ заслугамъ и талантамъ такихъ лицъ.

Князю А. И. Барятинскому и графу Н. И. Евдокимову, какъ историческимъ дъятелямъ на Кавказъ, такихъ памятниковъ еще не поставлено, хотя, казалось бы, и пора объ этомъ подумать... Но что они будутъ поставлены, рано или поздно, благодарною Россіей, въ томъ не можетъ быть ни малъйшаго сомнънія.

Иванъ Сем. Кравцовъ.

25-го іюля 1885 года, г. Баталпашинскъ, Кубанской области.

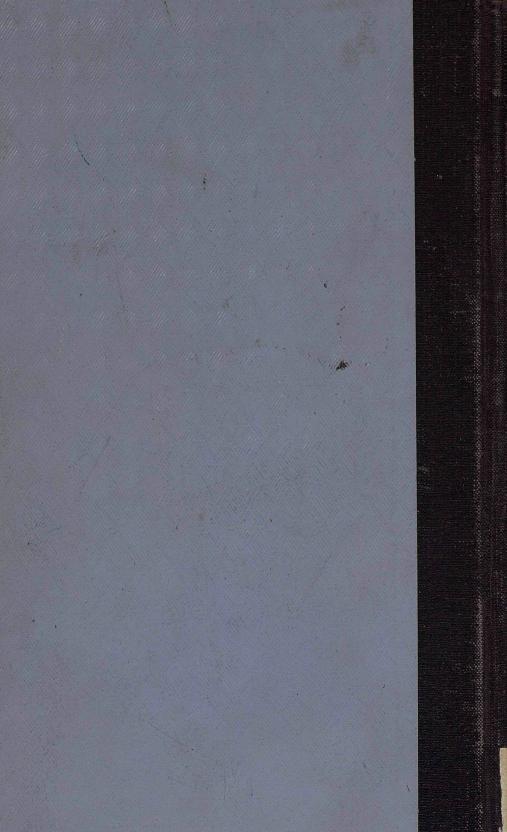